J40 12 1896 (7.1)





## насятдованів древностей веянкокнажескаго періода.

н. кондакова,

Заслуженнаго Профессира Поприменто С.-Петербургскаго Университета.

## Томъ первый.

Съ 20 таблицами рисунковъ и 122 политипажами.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія Тлавнаго Управленія Уделовъ, Моховая, 40. 1896.



12 L20 1 Jass.



## изсятдованіе древностей беликокнажескаго періода.

н. кондакова,

Заслуженнаго Профессора Императорскаго С.-Петербургскаго Университета.



Томъ первый.

Съ 20 таблицами рисунковъ и 122 политипажами.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія Главнаго Управленія Уделовъ, Моховая, 40. 1896. На ВЫСОЧАЙШЕ дарованныя средства.

Изданіе ИМПЕРАТОРСКОЙ Археологической Коммиссіи.



Незабыной памяти

Tocydapa Ulunepamopa

Alekcaropa III,

Depsicabuaro Hokpobumena

русскаго искусства и науки родной старини.





Рис. 1. Миніатюра изъ рукописи Іоанна Куропалата въ Національной библіотекъ Мадрида. Пріємъ Ольги во дворцѣ византійскаго императора.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Предметные клады русскихъ древностей домонгольскаго періода и ихъ значеніе для русской археологіи. Необходимость изслідованія древностей этого періода на основаніи господствовавшихъ въ преділахъ Россіи художественныхъ стилей. «Арабскій стиль». Орнаментика турьихъ роговъ Черниговскаго кургана. Вопрось объ источникахъ «звіринаго стиля». Связи древней Руси съ культурою передне-азіатскаго Востока. Арабскій стиль въ древностяхъ скандинавскихъ и отношеніе ихъ къ русскимъ. Греко-восточный стиль ІХ — Х стол., извістный издревле подъ именемъ К о р с у н с к а г о. Памятники Корсунскаго діла въ южной Россіи. Русско-византійскія древности ХІ—ХІІ столітія. Техника древне-русской перегородчатой эмали. Сканное діло въ ХІ и ХІІ вікахъ. Сканное мастерство Мономаховой шалки и вопрось о ен древности и происхожденіи. Необходимость изученія русско-византійскихъ древностей на основі древностей Византіи, какъ источника важнійшихъ формъ личнаго церемоніальнаго убора и связанныхъ съ нимъ общественныхъ отношеній.

Подъ именемъ *кладов*т издавна принято разумѣть тѣ предметы матеріальной цѣнности, которые, будучи нѣкогда сокрыты въ нѣдра земли, наскоро сложенными, или тщательно спрятанными, ради сохранности, и въ надеждѣ собственника ими воспользоваться, по минованіи опасности, уцѣлѣли равно отъ расхищенія и своевременнаго вскрытія, для того, чтобы составить историческую или археологическую находку. Кладъ всегда, но для опредѣленнаго времени и мѣста, составляеть своего рода сокровище въ собственномъ и переносномъ смыслѣ,

но его ценность можеть или быть исключительно матеріальною, если кладъ заключается въ слиткахъ и массъ одинаковыхъ монетъ, или составить важный памятникъ древности. Именно, въ сферъ русской древности домонгольскаго періода клады, состоящіе почти исключительно изъ предметовъ бытовыхъ и художественныхъ уборовъ и украшеній всякаго рода, являются съ такимъ особо важнымъ значеніемъ. И если извъстная исключительность такого рода находокъ, или даже единичность по мъстамъ (одинъ кладъ Орловской губ., одинъ-Курской, одинъ-Владимірской, одинъ-Смоленской и т. д.) останавливала доселѣ изслѣдователей русской археологіи отъ всякой попытки общаго обозрвнія вещевыхъ кладовъ, то замвчательные трактаты, посвященные знатоками археологіи: В. В. Стасовымъ, Д. И. Прозоровскимъ, графомъ А. С. Уваровымъ отдъльнымъ кладамъ, казалось, достаточно обрисовали историческое значеніе каждаго клада въ отдъльности. Однако, и теперь изучение русскихъ кладовъ не можеть еще считаться начатымъ, и досель держится отрицательный взглядъ на самостоятельное значеніе всей группы кладовь по отношенію къ такъ называемой доисторической древности, или, какъ въ русской археологіи уже установилось, къ древностямъ курганнымъ, точнъе-погребальнымъ. Въ самомъ лучшемъ случав, изследователи курганныхъ древностей сторонятся отъ кладовъ, отказываясь даже понимать ихъ отдъльные предметы, относя ихъ безусловно къ позднейшей эпохе, почти отрицая связь вещей и формъ въ кладахъ и курганныхъ древностяхъ. Главный недостатокъ кладовъ, какъ памятника, полагаютъ въ случайности ихъ состава и подбора предметовъ: клады зарываются наскоро, въ суетъ, въ страхъ передъ нашествіемъ, пожаромъ, истребленіемъ дома и семьи, состоять изъ вещей, случайно попавшихъ подъ руку, разрозненныхъ, разбросанныхъ, неръдко лишнихъ вещей и уборовъ, не бывшихъ въ обиходъ, не на себъ бывшихъ, а хранившихся въ ларцъ, часто изъ лому и браку, лежавшаго тамъ въ кучъ. Многіе отказываются понимать неполный подборъ предметовъ, оторванныхъ отъ ихъ назначенія, насильственно рознятыхъ, лишенныхъ паръ, крючковъ, прикрепленій, иногда прямо брошенныхъ въ кладъ частями. Находять мало интереса въ предметахъ кладовъ по ихъ большей или меньшей (что, однако, не было установлено точно) одновременности — предполагается, что клады въ большинствъ (особенно кіевскіе) зарыты наканунѣ монгольскаго раззоренія. Наконецъ обычно жалуются на дурное состояніе предметовъ, вследствіе самихъ условій сокрытія вещей въ грубомъ горшке, ящике, въ муссоре двора, среди развалинъ и пр., и на дурныя условія случайной находки, при землекопныхъ и пахотныхъ работахъ, и т. д.

Но всё эти детальныя возраженія противъ исторической важности кладовъ, какъ бы ни были сами по себё вёрны и точны, уступають мёсто тому общепризнанному факту, что клады образують въ Россіи какъ бы продолженіе курганныхъ древностей, точнёе говоря, являются со времени распространенія христіанства и исчезновенія языческихъ погребальныхъ обычаевъ, оставившихъ намъ курганы, единственными (впредь до изслёдованія христіанскихъ могильниковъ) вещественными древностями, мёстами уже въ эпоху XI столётія, мёстами для XII и XIII вёковъ.

Но такъ какъ курганная археологія, выросшая лишь въ самое последнее время, восприняла свой предметь и пріемы оть такъ называемой «доисторической археологіи» или громко именуемой «науки первобытной древности», то и естественно, что, съ трудомъ одольвая массу прихлынувшаго сыраго матеріала въ видъ результатовъ повсемъстныхъ курганныхъ раскопокъ, въ большинствъ не научныхъ, а безпорядочныхъ, эта наука съ нъкоторымъ упорствомъ останавливается на курганномъ матеріалѣ и не ищеть даже въ кладахъ пособія къ его изученію. Тому препятствують и всесильные, теоретическіе взгляды. Изследователь кургановъ, исходя изъ основнаго принципа первобытной археологіи, ищетъ однороднаго, или хотя бы племеннаго матеріала и стремится работать на пользу этнографіи, антропологіи. Единственный и слепо принятый статистическій методь понуждаеть изследователя сосредоточивать свое вниманіе прежде всего на погребальныхъ обрядахъ, хотя бы и отличающихся однообразіемь, далье, на находкахь предметовь домашняго производства (ткацкаго, горшечнаго и т. д.) и изделіяхь ремесла, и только после нихь на предметахь художественной индустріи, и то, главнымъ образомъ, со стороны ихъ типовъ, распространенія, мѣстныхъ группъ и пр. Какъ было некогда заведено въ первобытной археологіи, каждая область изследуется сама по себе, по руководству однихъ и техъ же теоретическихъ и предвзятыхъ взглядовь: всюду предполагается натуральный последовательный рость культуры, собственный ходъ совершенствованія и размноженія изділій, и досель, видимо, еще господствуеть заблужденіе, основанное на пониманіи варварскаго міра, какъ первобытной среды. Изследователь не самостоятелень, работаеть или для историка, которому чаще всего нъть возможности воспользоваться археологическимъ матеріаломъ, или для этнографа, который является и самъ пока безпомощнымь въ дёлё разбора нагроможденныхъ имъ наблюденій.

Главнымъ последствиемъ принятаго этимъ отделомъ положения является то, что древностями вещественными занимаются естествоиспытатели, этнографы, антропологи, историки, словомъ, всъ тъ, кто наименъе приготовленъ къ ихъ изучению, и на оборотъ, благодаря установившимся отношеніямъ, курганныхъ древностей чуждается историкъ искусства. Пначе говоря, когда производится раскопка кургана, изследователь обязань наблюдать все могущія оказаться свойства и особенности: геологическія въ насыпи, антропологическія въ костякахъ, этнографическія-въ обстановкі могилы и пр., и обо всемь этомъ составляются подробнійшіе дневники, но когда добыть уже самый матеріаль, т. е. вещественныя древности, онь перестаеть самь по себъ занимать кого бы то ни было, кромъ составителя каталога или, наконецъ, единичнаго изследователя, заинтересовавшагося формами фибуль, браслетовь и пр. Въ противномъ случав. эти вещи существують, какъ нумера дневниковь, ихъ наглядное подтверждение. Наобороть, всякій разъ, какъ эта же археологія выставить вопрось о формь, о типахъ, словомъ, обратится къ исторіи искусства и перейдеть къ историческому изследованію формъ, стиля, бытоваго назначенія, торговыхъ отношеній, религіозныхъ связей, когда появляются группировки предметовъ древности или со стороны бытовой, напр. формы уборовъ, или техники — напр. филиграни, эмали, инкрустацій, или же стиля, напр. по вопросу объ орпаменть геометрическомъ, растительномъ и звъриномъ, оказывается, что вся эта масса доселъ мертваго матеріала оживаетъ, освъщается внутреннимъ свътомъ. Видимо, исторія искусства есть общая наука древности и для этого отдъла, и только ея принципы и методы могутъ ему придать научный характеръ, а слъдовательно сдълать изъ этого предмета любопытства—предметъ знанія.

Съ другой стороны, какія непреодолимыя трудности встають передъ изслідователемъ, если онь пытается поставить весь матеріаль містнаго археологическаго отділа на почву изслідованія художественно-историческаго. Здісь, прежде всего, почувствуется полная рознь во мнізніяхъ, толчея взглядовь и враждебность, стремящаяся къ первенству, одиночеству и преобладанію; здісь доселі полная невозможность выработать себі общій взглядь, руководящіе методы и найти точки опоры.

Сколько толкують о прогрессь, но какъ только надо его понять по существу, какъ непрерывную историческую связь явленій, его нить разомь перерывается во всёхъ тёхъ пунктахъ, гдъ есть нація, на памяти исторіи выработавшаяся изъ варварскаго племени, а разъ нить эта порвана, каждый уже тянеть свой конець въ свою сторону. Ученые при этомъ процесс'в сладують, конечно, внушеніямь неодолимаго еще для науки узкаго патріотизма, которымь они пытаются сдабривать свои обзоры національных древностей, взам'єнь научнаго анализа, но источникъ этого непониманія кроется, отчасти, въ томъ мракѣ, который окутываетъ еще древности Византіи и Востока. Дъйствительно, когда скандинавскій археологь дробить исторію европейской орнаментики на исторические отделы, онъ следуеть, необходимо, руководству того круга фактовъ, который ему наиболье доступенъ. На первомъ мъсть онъ ставитъ, понятно, не римскій міръ, съ необъятнымъ разнообразіемъ его художественныхъ формъ, какъ извѣстно, отовсюду унаследованныхъ, но узкую среду германо-римской орнаментики, т. е. того художественнаго рынка или базара, какой быль открыть римскими фабриками и мастерскими въ разныхъ пунктахъ Германіи для ея варваровъ. Если и можно толковать здёсь о художественномъ «направленія», которое во время 11мперіи будто-бы потянулось на сѣверъ, то развъ о Галліи, никакъ не о Германіи или Британіи, а масса распространившихся всюду римскихъ издёлій свидётельствуетъ всего менёе въ пользу существованія самостоятельной Германо-римской орнаментики. Тъмъ менъе, стало быть, можно принимать въ серьезную сторону подобный заголовокъ «германо-римской» орнаментики, что тъже изследователи ищутъ съ особеннымъ вниманіемъ фактовъ самостоятельнаго творчества на сѣверѣ Европы, или даже и находять ихъ то въ филиграни, то въ звёриныхъ формахъ орнамента, въ отличіе отъ римскаго образца.

Съ той поры, какъ стала извъстна масса оригинальныхъ древностей съвернаго Кавказа, береговъ Дона и Венгріи, въ которыхъ столь же поразительны, какъ сторона техническая въ гранатовыхъ инкрустаціяхъ, такъ и художественныя формы въ видъ птичьихъ и лошадиныхъ головъ, уже невозможно стало поддерживать скороспълое заключеніе скандинавскихъ археологовъ, пытавшихся въ скудномъ подражаніи этимъ формамъ на съверъ видъть совершенно новыя, еще несовершенныя созданія скандинавскаго народнаго воображенія. Извиненіемъ въ этой

прежней опибкъ можеть еще служить относительная неизвъстность до семидесятыхъ годовъ древностей Кавказа и Венгріи, но нын'в подобныя заблужденія казались бы неум'встными въ наукъ. Великое переселение народовъ было окончательнымъ перенесениемъ этого новаго «готскаго» стиля, въриве восточно-варварскаго, на римскій западъ, и одною изъ интереснъйшихъ задачъ будущаго археологическаго изследованія со временемъ явится вопросъ объ источникахъ этого стиля, охватившаго индустрію Европы отъ Кавказа до Испаніи и Англіи включительно. Прежняя форма разсматриванія готоскаго стиля, начинавшая съ его формъ въ древностихъ Англо-саксовъ, и отъ нихъ переходившая къ Франкамъ, Алеманнамъ, Бургундамъ, Лонгобардамъ (въ сѣверной и средней Италіи), опять таки стала нынѣ невозможна, уже по самой силь вещей, не потому, чтобы ученые Швеціи, Даніи, Германіи и Англіи убъдились доводами своихъ противниковъ, а по той простой причинъ, что масса вещей, добытая раскопками и находками 70-хъ и 80-хъ годовъ въ Южной Россіи и Венгріи, сама болье или менье убъдила иныхъ въ необходимости признать за югомъ Европы первенство владънія этимъ орнаментальнымъ стилемъ. Отсюда всв попытки досужаго остроумія археологовъ, объяснявшаго формы звъринаго орнамента послъдовательною выработкою изъ линейнаго, или напр. путемъ сокращенія будто бы цілой лошадиной фигуры въ одну голову, стали теперь излишни, какъ и всякаго рода разсудочныя объясненія миновъ, языка и художественныхъ формъ, тогда какъ истинно научный методъ заключается въ анализъ историческаго развитія звъриной формы, отъ цълой фигуры до позднъйшаго вырожденія въ безсмысленный орнаментальный придатокъ.

Но въ последнее время замечается уже коренной повороть въ пріемахъ изследованія варварскихъ древностей: признано, что переселение народовъ было переносомъ съ одного конца Европы на другой своеобразной культуры, а потому наступило время и для исторического, сравнительнаго изученія варварскихъ древностей, начиная съ источниковъ въ искусствъ восточномъ и греко-римскомъ, идя затемъ по пути самыхъ народовъ черезъ южную Россію и по теченію Дуная до краевъ Европы и кончая изученіемъ всёхъ встреченныхъ на этомъ пути вліяній, неремѣнъ и историческаго развитія въ періодъ съ ІІІ по VI стольтіе включительно. Очевидно, при такой постановкі, на первый планъ выступають отношенія стиля, формы предметовъ, ихъ орнаментація, и взамінь прежней разобщенности, мы получаемъ связь историческихъ явленій, открываемъ въ вещахъ не одни лишь нумера дневниковъ, но оживляемыхъ историческою идеею свидетелей народной жизни и общенія племень, указателей тьхъ стоянокъ варварской культуры у береговъ Кубани. Днъпра п Дуная до отдаленной Испаніи и береговь сѣверной Африки. Конечно, этоть анализь стиля и формы не составляеть еще археологіи искусства, но онъ ставить «древности» на свои ноги, дёлаеть предметь наукою и въ будущемъ поведетъ къ созданію историческаго періода тамъ, гдѣ имѣемъ лишь ходячія и книжныя легенды, отрывочные факты, переданные безъ пониманія літописцемъ и сочиненныя по рефлексу построенія примитивнаго быта.

Такой повороть явился самь по себѣ результатомъ продолжительныхъ работь надъ древностями варварской Германіп, Франціи и Венгріи, съ опредѣленною задачею открыть и установить главные типы вещей, мотивы и формы ихъ орнаментики, указать источники всякаго рода предметовъ утвари и убранства въ потребностяхъ и издѣліяхъ собственной же страны, или въ заимствованіяхъ сосёдней культуры. Образцовый трудъ Линденшмита по «древностямъ меровингской эпохи» ¹) не только освободилъ предметъ отъ пустыхъ схемъ каменнаго, бронзоваго и желѣзнаго вѣковъ, но и устранилъ нужду въ сомнительныхъ устояхъ хронологіи могильныхъ древностей въ видѣ ли теоріи типовъ могилъ, кургановъ и погребальныхъ обрядовъ, но и создалъ твердую историческую почву въ ясно опредѣляемыхъ памятникахъ конечнаго языческаго и начальнаго христіанскаго періода. Линденшмитъ избираетъ первою частью своего общаго обозрѣнія германской древности эпоху разрушенія и возстановленія Римской Пмперіи, какъ наиболѣе блестящій отдѣлъ этой древности и «мпогосторонне важнѣйшій», но который былъ затемненъ прежде ложнымъ представленіемъ грубаго варварства и дикости. Между тѣмъ, именно здѣсь разнообразныя вооруженія, своеобразные уборы изъ золота и серебра, сосуды изъ стекла и металла, мпогочисленная утварь на всякую потребу проливають свѣть на привлекательную картину жизни этого отдаленнаго прошедшаго, и потому исправляють сами историческое заблужденіе, установившее факть будто бы полнаго уничтоженія римской культуры.

Въ русскихъ древностяхъ періода великокняжескаго господствуетъ подобное же историческое заблужденіе: періодъ этоть считается темнымь не по одному лишь отсутствію историческихъ свидътельствъ, но и по господствовавшему будто бы въ немъ примитивному варварству; историки заранье отказываются изучать быть этой темной, безличной, однообразной среды земледъльческаго быта и первобытнаго состоянія звъролововь и кочевниковь. Между тьмь, нельзя принимать, безъ критики и даже рёшительнаго отпора, тёхъ заключеній о примитивности древней Руси, которыя сдёланы нашими историками, только на оспованіи буквально понятой морали начальнаго летописца. Нельзя отождествлять добрые нравы, чистые христіанскіе обычаи съ культурою племени, которая напр. могла стоять въ языческомъ періодѣ для извъстной мъстности выше, чъмъ въ періодъ христіанскій, по разнымъ причинамъ. Еще менте можно характеристику промысловъ древней Руси начинать съ звтриныхъ лововъ, рыболовства, бортничества, скотоводства и иныхъ формъ хищническаго пользованія природными богатствами, тогда какъ, очевидно, основнымъ занятіемъ Славянскихъ илеменъ было земледеліе, а рядомъ съ нимъ издревле уживались и развивались по мъстностямъ, подъ условіемъ торговли, всевозможные промыслы и ремесла. Не было заводовь, фабрикь, но темь больше было мастерскихъ, и такъ какъ, кромъ Кіева, Новгорода, Чернигова и Смоленска, торговыхъ городовъ было мало, то тъмъ шире распространялась кустарная промышленность, стоявшая въ домонгольскій періодъ даже выше, чёмъ въ московское время, въ періодъ стёсненія торговыхъ сношеній, съуженія страны, обособленія ряда областей на запад'в, югів и востоків, подъ гнетомъ страшныхъ нашествій.

Русь домонгольскаго періода была, въ народной жизни, богаче, развитье, выше ближайшаго последующаго періода, потому, что эта жизнь разливалась шире, во все стороны, и была

<sup>1)</sup> Cоставляеть первую часть его соч. Handbuch der deutschen Alterthumskunde in 3 Theilen, 1880-9.

разнообразна, благодаря небывалому въ исторіи иныхъ пародовъ соединенію разнообразныхъ племень въ одной странь, какъ бы подъ однимь гостепріимнымъ кровомъ. Въ этомъ соединеніи, взаимномъ озпакомленіи, а затьмъ и сліяніи былъ неизсякаемый источникъ и върный залогъ всякаго преуспъянія, жизненныхъ силъ и дарованій націи.

Взаимное ознакомленіе славянскихъ племенъ, быстро разселявшихся по рѣкамъ, съ финнскими и туранскими племенами сѣвера и востока, кочевыми ордами юга, греко-византійскими колоніями, государствами Кавказа, составляеть важнѣйшій фактъ, нами познаваемый въ русскихъ курганныхъ древностяхъ ІХ—ХІ стольтій. Такъ, древности береговъ Западной Двины указывають намъ зачастую своими формами и орнаментикою на древности города Великихъ Болгаръ, а находки Люцинскаго могильника Витебской губ. на Тамбовскія. Древности западныхъ губерній связаны съ южными, а кіевскія и полтавскія съ черниговскими; затьмъ съверская земля черезъ посредство Оки съ центральными губерніями, а Новгородская область черезъ промежуточную Тверь съ областью Ростовскою и Владиміро-Суздальской.

Быть можеть, еще важнѣе указанной связи характерное обособленіе всей степной полосы, въ частности земли Войска Донскаго, юго-восточной Россіи и Кавказа. При этомъ обособленіи вся остальная «осѣдлая» Россія образуеть въ періодъ ІХ—ХІ столѣтій одно цѣлое, открываемое намъ общностью ея древностей, какъ результатомъ живаго обмѣна разпообразныхъ культуръ, существовавшихъ одновременно, но сложившихся въ весьма различныя эпохи и обособившихся подъ вліяніемъ предъидущихъ тяжелыхъ условій для страны.

Несомнънно, что конечною цълью исторической науки должно быть изучение этихъ разнообразныхъ культуръ, на основѣ широкаго изслѣдованія памятниковъ вещественныхъ, данныхъ этнографіи, народной словесности, наконецъ языка и т. п., но пока это все будетъ, археологія дожна озаботиться тёмъ, чтобы извлечь возможно больше изъ своего собственнаго матеріала, т. е. вещественныхъ древностей или матеріаловъ, полученныхъ изъ раскопокъ кургановъ, могильниковъ, гробницъ, случайныхъ находокъ, наконецъ кладовъ и т. д. А такъ какъ археологія сама есть только область знанія, чернающая свои пріемы изъ науки исторія искусства, которая ставить въ основаніе изслідованіе формь выихы художественномь образованів и развитіи или изследованіи стиля, то и здесь мы должны принять своимъ средоточіемъ, своею главною задачею, изученіе курганныхъ древностей, кладовъ и пр., прежде всего со стороны ихъ стиля, типической формы предметовъ, ея историческихъ измѣненій. При этомъ, однако, мы должны имъть непрестанно въ виду, что подъ формою мы не должны разумъть только орнаментацію, или даже весь внішній видь предмета, но и самый предметь, такъ какъ не только вишшній видъ предмета есть форма, но, точиве говоря, и самъ предметь есть только извъстная форма матеріи, обязанная своимъ происхожденіемъ: во 1-хъ потребности, которую мы должны себъ объяснить, и во 2-хъ техническимъ и матеріальнымъ условіямъ, создавшимъ и самую форму и ея орнаментацію, и вызвавшимъ ея дальнейшее развитіе. Дале, если мы находимь, что извъстный предметь, положимь, изъ разряда древнихь уборовь, заимствовань изъ Визаптіи, то мы должны представлять себъ это перениманіе въ связи съ обычаемъ, обря-

домъ, назначеніемъ предмета, которое и должно быть выяснено, прежде чёмъ мы будемъ обсуждать перемёны въ его формё, такъ какъ онё также могуть происходить или оть забвенія основнаго обычая, иди отъ перемены въ немъ. Очевидно, что понятіе стиля должно быть принимаемо въ более широкомъ, чемъ доселе оно принималось, смысле, но это будетъ только илодотворно для самой исторіи искусства, вдавшейся ранбе въ узкій, формальный схематизмъ, поддерживавшій разрывъ со многими областями археологіи и въ особенности народнаго искусства, богатаго содержаніемь, за то б'єднаго движеніемь формы. Но самое значеніе стилей въ русскихъ древностяхъ станетъ намъ непосредственно понятно, когда мы представимъ себъ, что этою постановкою ихъ мы станемъ лицомъ къ лицу съ вопросами о разнообразныхъ культурныхъ и художественныхъ вліяніяхъ на племена древней Россіи въ ея начальную эпоху: изследованіе формъ восточнаго стиля поведеть науку къ разсмотренію о томъ, какое именно вліяніе шло съ Волги, изъ Персіи, Сиріи, Средней Азіи; изученіе русско-византійскаго стиля должно въ будущемь дать точныя указанія всего того культурнаго запаса, который русскіе вынесли изъ Византіи и своихъ съ нею связей. Понятно, однако, какъ общирна и трудна подобная археологическая задача, которая составить, в роятно, трудь не одного поколенія и даже не исключительно ученых в отечественных в: для нашей же цёли достаточно будеть лишь намётить выяснившіяся стороны этихъ задачь, чтобы остановиться, въ заключеніе, на собственной тем'в даннаго сочиненія.

Если славяне появились въ пределахъ Россіи не задолго до VI столетія, когда о нихъ появляются первыя извъстія, то около этого времени они уже распространились значительно внутрь страны, по ръкамъ, на съверъ и югъ, слъдовательно должны были найти на Западной Двинъ и на Дивпрв, куда, ввроятно, они даже только вернулись, а не вновь прибыли, ввковую и богатую формами культуру въ поселенцахъ, тамъ удержавшихся еще со временъ Геродота. Въ самомъ дълъ, если мы находимъ, напр., извъстный типъ кіевскихъ серегъ съ эмальированными фигурами нтиць, отъ XI—XII стольтій, идущимъ, черезь посредство гото-аланскихъ оригиналовь IV—V стольтій, отъ древне-восточнаго оригинала, повтореннаго также Византією, то естественно предположить, что эта форма уже существовала напр. въ Кіевѣ, на Дону и на Волгѣ, гдѣ есть и древнийшіе образцы серьги, задолго до того времени, когда въ новой форми, съ византійскими украшеніями, она становится оригинальнымъ русскимъ типомъ, подобнаго которому уже нигдъ не находимъ. Такъ съ Востока (изъ Персіи и Средней Азіи, также Сибири) ношли наши витыя гривны, которыхъ обильныя находки принадлежать Вятской области и Полоцкой, и равно первая форма ихъ орнаментаціи, какую встрічаемъ въ Гніздовскомъ могильникі, оказывается арабскою, а также находить себъ подобную въ Венгріи. Извъстная орнаментація наглавниковъ въ ценяхъ конскою головою съ заложенными ушами принадлежить Средней Азіи, а зміная голова браслетовь греческому антику. Такъ называемыя височныя кольца досель существують въ Индіи, а свой прототипь имьють вь большихь кольцахь съ ромбоидальнымъ расширеніемъ и подвішенною филигранною бусою въ Кестели въ Венгріи. Всякаго рода поясныя украшенія и подвёски къ поясамъ, погремушки и колокольцы испоконъ принадлежали именно кочевникамъ, составляли особенность ихъ одеждъ, приспособленныхъ къ жизни на лошади, а потому, вмъстъ съ ихъ кафтанами, разукрашенными поясами и портупеями, перешли къ конскимъ дружинамъ многочисленныхъ варварскихъ племенъ.

Напротивъ того, весьма важное обстоятельство представляется яснымъ фактомъ отсутствія въ русскихъ древностяхъ (за исключеніемъ Пермской области или края, съ древностями близкими къ кавказскимъ) прямаго вліянія характерной орнаментація, нынѣ называемой «Готоскою»: мы не находимъ ни самихъ инкрустацій, ни ихъ подобіл, ни клювовъ и птичьихъ головъ по концамъ, ни тѣмъ болѣе фризовъ изъ ползущихъ хищныхъ животныхъ, грифоновъ гризущихся хищниковъ и пр., которыхъ мы встрѣчаемъ на массѣ поясныхъ бляхъ Венгріи, а также въ древностяхъ Ломбардіи, напр. въ извѣстной находкѣ Кьюзи въ Тосканѣ. Знаменитыя золотыя бляхи изъ сибирскихъ находокъ, кавказскія древности и находки земли Войска Донскаго получають себѣ непосредственное продолженіе черезъ Венгрію въ Италіи, Германіи, Франціи, Апгліи и Скандинавіи, какъ первая форма «звѣринаго» стиля, но не въ русскихъ древностяхъ: какъ будто вся эта характерная орнаментація была пронесена мимо и не дала отпрысковъ на сѣверъ отъ Кіева. Значитъ ли это, что славянское населеніе стало приходить и разселяться уже послѣ окончательнаго ухода съ Днѣпра Готовъ и другихъ союзившихъ съ ними племенъ, и притомъ приходить съ сѣверо-запада, а не съ юга, не съ Дуная въ частности, или есть также и другая тому причина, при теперешней бѣдности данныхъ—врядъ ли рѣшить.

Но, спрашивается, какое именно восточное вліяніе было действующимъ въ періодъ VI—VIII стольтій въ предълахъ современной Россіи? На это мы не можемъ дать пока отвъта болье точнаго, чъмъ тъ указанія, которыя мы делаемъ ниже, на основаніи анализа клада изъ Тарса и сравненія его съ находками Венгріи, при чемъ и кладъ и эти находки оказываются отміченными приблизительною датою въ найденныхъ монетахъ или бляшкахъ съ монетными штампами Византійской Имперіи; сравненіе клада съ находкою въ Кьюзи представить намь, какь малоазійскій образець измінился вь варварской переділкі. Наши указанія сводятся на роль Сиріи въ ея посредничеств между Египтомъ и византійскимъ Востокомъ: эта роль такъ мало пока опредълена, такъ слабо напечатлъна въ собственныхъ памятникахъ Сиріи, что о ней можно говорить условно. Сошлемся кратко на капитальную важность коллекціи ампулль Монцы (начало VI стол.), происходящихь изъ Святой Земли, на характерь орнаментовь и изображеній величайшаго изъ варварскихъ кладовъ-Неди С. Миклошъ въ Венгріи или такъ наз. клада Аттилы, относящагося къ VIII или самому началу IX стольтія. Какъ бы то пи было, но осетинскіе некрополи па Кавказь открыли намъ и спрійскія стекла, даже съ арамейскими надписями, въ пещерныхъ гробницахъ по берегамъ притоковъ Кубани и Терека, и золотыя издёлія съ характерными украшеніями изъ крупной зерни, тодстыхъ виноградныхъ вътокъ, и особенно сухой манеры въ ръзьбъ, съ античнымъ характеромъ растительныхъ орнаментовъ, а главное мы находимъ здёсь весь общій типъ сирійскаго пошиба різьбы, который знаемъ напр. въ стіпныхъ украшеніяхъ дворцовъ Раббатъ-Аммана, Машита, Сіаха и Сафа въ Сиріи. Аналогіи между скульптурами этихъ сирійскихъ

развалинъ и рельефами Ломбардіи уже намѣчены у Каттанео въ его извѣстномъ трудѣ по исторіи итальянской пластики.

Положеніе общей науки исторіи искусства за громадный періодъ ІУ—Х стольтій можеть назваться крайне смутнымь: общее обозрвніе разбивается на отдвлы искусства визаптійскаго, арабскаго, среднев вковой Италіи, Германіи, Франціи и пр., и если требуется свести важн вішія данныя искусства въ одно цёлое, оказываются большіе пробёлы, непримиримая рознь во взглядахъ и ненаучность хронологическихъ опредвленій. Не мудрено, если сторонняго зрителя удивляеть необходимость вновь пересматривать каждый вопросъ, сызнова анализировать всякій важный памятникъ. Въ самихъ отдёлахъ иная бёда: здёсь не достаеть основанія въ собственной археологіи, или общей науки «древностей» византійскихъ, арабскихъ и пр. Отчасти по причинамъ новизны предмета, а также особыхъ условій и трудностей арабскаго языка, досел'в не существуеть того, что бы можно было назвать «реаліями», служащими для пониманія арабскихъ писателей, и существующіе могуть считаться только началомь будущей сложной науки. Воть почему исторія арабскаго искусства ограничивается нын'я намятниками архитектуры и тщетными опытами отыскать въ мечетяхъ Амру въ Фостатв, Куббетъ-ес-Сахра въ Герусалимв, Тулунъ въ Каиръ-оригиналы арабскаго происхожденія. Когда же изследованіе переходить къ преданіямь о сказочной роскоми дворцовь Багдада, Каира и Дамаска, то ея памятниками, единственно уцълъвшими, являются только куски алебастровыхъ фризовъ да нъсколько образчиковъ ръзьбы въ камит и деревъ. Конечно, существо вопроса объ источникахъ арабскаго искусства сводится къ отысканію той среды, въ которой сложился «арабескъ», или вообще говоря, новая восточно-арабская орнаментика, но, вмёсто непосредственнаго изслёдованія твхъ вещей, которыя были этою средою хотя отчасти, мы встрвчаемъ теоретическія разсужденія о философіи и принципах варабскаго искусства, о роли фигурных визображеній и т. д., словомъ, изследованія того, что дается лишь въ конце исторіи, предлагаются въ ея начале, и потому не на основаніи памятниковъ, но по общимъ заключеніямъ религіознаго характера Правда, въ последнее время уже (Gayet) указано, что господство растительныхъ и геометрическихъ формъ въ орнаментъ Арабовъ скоръе имъетъ свой источникъ въ принципахъ коптскаго искусства, чъмъ въ предписаніяхъ или даже коментаріяхъ Магометова ученія. Однако, коптскій орнаменть настолько изобилуеть животными формами, что не можеть быть принять источникомъ арабеска, или мы впадемъ въ обычную ошибку изследователей орнаментальнаго стиля, разбивающихъ синтаксисъ орнамента на элементы и находящихъ потомъ эти элементы (аканеъ, побътъ, завитокъ и пр.) вездъ, гдъ требуется. Также врядъ ли научно видъть въ грубости контскихъ фигуръ человъческихъ и звъриныхъ, напр. льва, выражение орнаментальнаго принципа, стремящагося будто бы низвести фигуру до орнамента: когда такъ дурно рисують, какъ копты, то не изъ принципа, а вследствіе упадка искусства, перешедшаго въ грубыя кустарныя производства тканей, посуды и пр.

Напротивъ того, арабескъ, гдѣ бы мы его ни видѣли въ арабскомъ искусствѣ, отличается удивительною красотою и тонкостью характернаго исполненія всѣхъ фигуръ, и геометрическихъ, и животныхъ (плафоны Палатинской капеллы), если только эти послѣдніе допущены въ среду изображеній. Но именно фигуры животнаго и человѣческаго міра какъ бы заканчиваются въ Х стол. и появляются только въ исходѣ XII вѣка, съ общимъ возобновленіемъ звѣринаго стиля (о чемъ скажемъ ниже). За это время, основные принципы арабеска, т. е. геометрическая и растительная декорація, примѣняются на громадномъ пространствѣ въ народномъ искусствѣ всей южной Европы: именно въ этой средѣ мы встрѣчаемъ своеобразные арабески вмѣсто аптичной фигуры, и рисунокъ, исполненный сканью или филигранью и рѣзьбою въ металлѣ, или же подражаніе этой скани въ фонахъ лиственныхъ разводовъ.

Но если извъстные фоны, съ тоненькими завитками, подражають сканному дълу на золоть и серебрь, то разработка геометрических арабесковь должна была совершиться въ «накладныхъ работахъ», «штучныхъ наборахъ», damasquinerie и т. п., точно также, какъ самая форма аканеа, постоянно подставляющаго свой профиль, обусловлена чеканнымъ мастерствомъ. Конечно, разьба и чеканъ, т. е. высакание фоновъ, или углубленныхъ промежутковъ, между рельефными полосами, решетками, зигзагами и т. д., были первою причиною распространенія р'вшетчатаго орнамента, съ «буколами» или пуговицами, гніздами камней въ перекрестьяхъ и т. д. Всемъ известно, какъ всякаго рода штучные наборы подражаются въ мозаикъ, фаянсахъ и иныхъ облидовкахъ стъны, но также металлическія «насъчки», чернь и прочія соединенія разпоцв'ятных металловъ перенесепы въ подражательныхъ рисункахъ въ декорацію мечетей и двордовъ. Когда станетъ возможнымъ направить изследованіе въ эту среду разнообразныхъ художественно-техническихъ процессовъ, которыми издавна славились Персія и Индія и которыя древній міръ передаль въ наслідіе Востоку, тогда и все изследованіе арабскаго искусства будеть поставлено на научную почву, и намь улснятся сміны художественных формь и украшеній въ народных древностяхь среднев ковой Европы. Воть въ какомъ теснейшемъ смысле можно говорить о значении русскихъ древностей для западной среднев вызываеть пока полный скептицизмъ ен представителей, то лишь потому, что никто изъ нихъ еще не задавался важньйшимь вопросомь о происхождени художественныхь формь, кромь скандинавскихь археологовъ, поспѣшившихъ разрѣшить этотъ вопросъ слишкомъ своеобразно. Вотъ почему также для изученія русскихъ древностей нужно изучать памятники арабскаго искусства, какъ на Востокъ, такъ и на крайнемъ Западъ, въ частности, какъ увидимъ, въ Испаніи.

Еще недавно въ исторіи искусства почти совершенно отсутствовала какая бы то ни было серьезная и систематическая обработка матеріаловъ искусства арабовъ, слишкомъ педавно, для того, чтобы мы могли быть требовательны въ нашихъ сужденіяхъ о роли этого искусства. Археологія арабскаго искусства ограничивалась великольнымъ изданіемъ памятниковъ Каира (Prisse d'Avennes, Coste, Bourgoing), и блестящими изследованіями монетъ и исторіи мусульманскаго міра (въ особенности въ трудахъ русскихъ ученыхъ). Но теперь мы имѣемъ уже два опыта систематическаго обзора памятниковъ искусства арабовъ на ихъ родинѣ, въ Сиріи и Египтѣ, и эти обзоры сдѣланы первокласпыми знатоками его: въ Англіп

Станлеемъ Лень-Пулемъ и Гайе во Франціи 1). Последній, надписывая, съ сожаленіемъ, свою книгу заглавіемъ: «арабское искусство», находить, что никогда терминь не быль болье лишень смысла, никогда не стояль въ большемъ противоречи съ предметомъ изследования, какъ въ этомъ случав. Копты, Ливійцы, Персы, Греки, Сирійцы, словомъ всв народы, покоренные исламомъ, принесли свою часть въ сокровищницу искусства, которое напрасно пробовали называть то мусульманскимъ, то сарацинскимъ, то-всего неправильне - мавританскимъ. Весьма возможно, что роль Сиріи въ выработкъ основнаго монументальнаго и декоративнаго типа арабскаго искусства была незначительна, и что главною родиною его должно признать, какъ котять въ последнее время, Египеть. И древняя Финикія была всегда более фабричнымъ, нежели художественнымъ центромъ, и какъ въ политическомъ отношении играла второстепенную роль области, смёнявшей своихъ завоевателей, такъ и въ культурномъ была по существу лишь посредницею, передаточнымъ пунктомъ, мъстомъ всемірныхъ ярмарокъ и родиною оптовой торговии. Если мы теперь въ Сиріи находимъ памятники всёхъ важнейшихъ художественныхъ школь: отъ древне-египетской, греческой, персидской, до римскихъ монументовъ, древневизантійскихъ церквей, первыхъ мечетей и пр., то напрасно ищемъ богатствъ сирійскихъ мануфактуръ, забывая, что торговля разнесла ихъ съ самаго начала по всему древнему міру, въ видъ крашеныхъ полотняныхъ и шелковыхъ тканей, затканныхъ разноцвътною шерстью серебромъ и золотомъ, издёлій стеклянныхъ, всёхъ возможныхъ видовъ утвари и украшеній, драгоцівностей ювелирнаго и золотыхъ діль мастерства. Конечно, и въ этомъ посліднемъ родъ декоративнаго искусства средневъковая Сирія не была самостоятельна, какъ и древняя Финикія, воспроизводившая типы, изобрѣтенные Египтомъ, Грецією, Месопотамією, и въ эпоху появленія арабовъ, богатые центры побережья: Аптіохія, Дамаскъ, Газа работали въ разныхъ отрасляхь художественной промышленности и совмёщая различные стили, оть византійскаго и контскаго до персидскаго включительно. Но наше предположение сирійскаго происхожденія металлическихъ украшеній, ввозившихся арабскими купцами, вмістів съ тканями, бусами, ароматами, стеклянными вещами и драгоценными камнями, указано намъ отчасти самыми типами этихъ древностей. Ближайшее изученіе предметовъ древности IX—X стольтій показываеть, что ихъ прототицы и образцы выработались, быть можеть, именно въ мастерскихъ Сиріи и отсюда, черезъ посредство арабовъ, распространились на востокъ и по сѣверовосточной Европъ.

Сирійское происхожденіе многихь, наиболье драгоцьныхь золотыхь и серебряныхь изділій средневьковой Европы въ эпоху съ VI по VIII стольтіе подтверждается и тыль досель смутнымь обстоятельствомь сміны такь называемыхь «сассанидскихь» сосудовь за указанный періодь «арабскими» въ ІХ и Х стол. Очевидно, что слово «сассанидскій», хотя и опирается на художественный характерь извістныхь блюдь, представляющихь охоты царей изъ дипастіи Сассапидовь, вірнье указываеть на время происхожденія, чінь на місто. Какь сказано, слово «арабскій» уже давно считають лишь условнымь терминомь, которымь приходится

<sup>1)</sup> Stanley Lane Poole, The art of the Saracens in Egypt, 1886. Gayet, Al. L'art Arabe. 1893.

называть вообще восточныя издёлія въ періодъ распространенія ислама, но который уже пробовали замінять разновременно терминами: стиль мусульманскій, сарацинскій; какь говорено выше, Гайе въ своемъ новъйшемъ сочинении, озаглавленномъ: «Арабское искусство», высказывается такъ противъ этого титула: «если когда нибудь бывало заглавіе пустое и лишенное смысла, то именно это: «арабское искусство», которое, къ моему крайнему сожальнію, я должень быль поставить на своей книгв. Арабъ никогда не быль артистомъ» и проч. И, действительно, говоря объ арабскихъ серебряныхъ сосудахъ, легко признать, что арабскаго въ нихъ самое большее - надпись на арабскомъ языкѣ, а мы знаемъ, что латинская надпись не д'влаеть вещь римскою. Съ другой стороны, это нами указанное сочинение знаеть въ арабскомъ промышленномъ искусствъ и стекла, и ковры, и бронзы, и оружіе, но не знаетъ вовсе издёлій золотыхъ и серебряныхъ и не поминаеть ни одного памятника этого мастерства или резьбы въ слоновой кости. Между темъ, достаточно сказать, что мы имемъ уже целый рядъ подобнаго рода памятниковъ въ испанскихъ собраніяхъ, въ ризницѣ ц. Св. Марка, въ Кенсингтонскомъ и Британскомъ музеяхъ Лондона, въ коллекціи Базилевскаго—нынѣ въ Эрмитажь С.-Петербурга, тамъ же нъсколько чашъ съ Кавказа и т. д., но для насъ важнье фактъ нахожденія въ Пермской губ. въ Соликамскомъ увздв (въ 1895 году) серебрянаго сосуда съ арабскою надписью, по изображеніямь, ихъ стилю и техникъ чрезвычайно близкаго къ сассанидскимъ сосудамъ и вмёстё къ серебрянымъ издёліямъ X—XII столётій, находимымъ въ Россіи.

Въ другомъ выпускъ нашего труда, гдъ намъ прійдется разбирать клады Воронежской губерніи, находки приволжскія и прикамскія, мы еще будемъ им'єть случай подробно говорить о томъ греко-восточномъ стилъ, который представляется намъ древностями съвернаго Кавказа, береговъ Допа, а также вътвями этой юго-восточной культуры, достигшими Великихъ Болгаръ и Перми, и который, на нашъ взглядъ, тъсно связанъ съ древностями кочевыхъ ордъ, госнодствовавшихъ, послѣ переселенія народовъ, отъ Каспійскаго моря до Карпатъ. Начала этого стиля могуть быть изучаемы въ древностяхъ Сибири 1), а конечныя формы—въ древностяхъ Венгріи 2): эти посліднія и по множеству данных в стиля и также по византійским монетамь, сопровождающимъ находки, настолько близки по времени къ начальному періоду древностей восточныхъ славянъ, въ частности «русскихъ» или кіевскихъ, что уже простое сопоставленіе главнъйшихъ художественныхъ признаковъ можетъ подтвердить нашу мысль. Дъйствительно, въ древностяхъ русскихъ VIII-X стол. мы не находимъ золота, а почти исключительно серебро, ни гранатовыхъ инкрустацій и вообще всякихъ цвітныхъ накладокъ, ни украшеній изъ драгоценныхъ камней, оникса и пр.; вместо прежней резьбы въ золоте, бронзе, резьбы, папоминающей работу въ деревѣ 3), съ накладною басменнаго дѣла, мы находимъ почти исключительно украшенія филиграневыя, сканныя, наколомъ, пунктиромъ, рѣже чеканомъ. Что самое главное — это бёдность въ древностяхъ Кіевской Руси, на первое время, всякой

<sup>1)</sup> Русскія Древности въ памятникахъ искусства, вып. III.

<sup>2)</sup> Hampel Jozsef, A Regibb Középkor (IV-X szásad) emlekei Magyarhornban. I, Budapest, 1894.

<sup>&</sup>lt;sup>в</sup>) Ibid., табл. 64—5, 72—3, 90—4, 128, 131.

орцаментаціи изъ міра животныхъ, тогда какъ въ древностяхъ Венгріп преобладаеть своего рода «звъриный стиль» 1). Въ этомъ преобладаніи геометрическихъ формъ и растительнаго типа украшеній въ русскихъ древностяхъ всего естественнье видъть общій примитивный типъ уборовъ племени, покинувшаго давно насиженныя мъста и еще разселяющагося на новыхъ.

Возьмемъ для примъра всъмъ извъстную пару турьихъ роговъ, оправленныхъ въ серебро и найденныхъ Д. Я. Самоквасовымъ въ Черниговскомъ курганъ «Черная могила» съ византійскими монетами, судя по которымъ, самые рога не могутъ быть позднве 960-хъ годовъ. Серебряная оправа украшена на одномъ орпаментами, повторенными въ каирскихъ мечетяхъ и на прилѣнахъ церкви Юрьева Польскаго, на другомъ рогѣ представлена охота варваровъ съ луками на птицъ и два сплетенія изъ пары грифоновъ и драконовъ, весьма близкаго рисунка и техники съ серебряными бляшками Гнездовского могильника. Известно, что по первому наблюденію, сохраняющему и досель свою силу, эти бляшки были сочтены арабскими привозными издёліями, тогда какъ было и другое мнёніе, видевшее въ нихъ, какъ затемъ и во всемъ могильникъ, древности варяжскія, т. е. скандинавскаго происхожденія. Утверждать последнее значить ничего не утверждать, такъ какъ именно въ среде художественныхъ издёлій скандинавской древности даже ея отечественные археологи многое относять къ привознымъ арабскимъ издёліямъ. Но если мы еще рёщаемся, согласно съ здравымъ смысломь, считать возможнымь ввозь арабскими торговцами мелкихь орнаментированныхъ бляшекъ, то, очевидно, при первомъ взглядв на громадные турьи рога, что это произведение мъстное, кіевское, а эта гипотеза сразу объясняеть намъ многое не только въ сферъ русскихъ древностей, но и въ общемъ движеніи искусства и культуры въ Х вѣкѣ.

Пара турьихъ роговъ Черниговскаго кургана была оправлена въ серебро, вѣроятно, съ обоихъ концовъ, но изъ этой оправи уцѣлѣла только кайма на широкихъ концахъ п обрывокъ перехвата на срединѣ одного рога; куда дѣвалась остальная оправа, неизвѣстно. Но и эти остатки оправы, по своему орнаменту и по своей древности составляютъ замѣчательный памятникъ, относящійся къ Х столѣтію. Извѣстно, что съ этою парою турьихъ роговъ, въ «Черной могилѣ» было найдено двѣ золотыя монеты императоровъ Василія І и Константина ІХ (изд. у Сабатье, таб. 44, фиг. 22, по опредѣленію А. В. Орѣшникова), отца съ бородою и сына безбородаго, и половинный обрубокъ золотой же монеты братьевъ Константина Х и Романа ІІ (948 — 959 гг.). Но такъ какъ этотъ обрубокъ представляетъ замѣчательную сохранность, доказывающую, что цѣлая монета вовсе не была въ обращеніи, а первыя двѣ монеты уже потерты и относятся къ 869—870 году, то можно полагать, что устройство «Черной могилы» относится ко второй половинѣ Х столѣтія, тѣмъ болѣе, что уже въ 992 году въ Черниговѣ былъ поставленъ митрополитъ Неофить, и, конечно, приведены къ крещенію всѣ его жители, такъ что устройство подобнаго языческаго кургана, по мнѣнію его изслѣдователя, было бы невозможно позднѣе ²).

<sup>1)</sup> Ibid. Taba. 35, 64-5, 73-4, 78, 82, 92-3.

<sup>2)</sup> Древній образець рога, съ серебряною оправою, описанный въ отчеть И. Арх. Комм. за 1891 г., стр. 76—9 и здісь издаваемый въ рисункахъ 5 и 6, представляеть знаменательное сходство съ Черниговскими рогами: оправа





Рис. 2. Серебряная оправа турьяго рога, найденнаго въ Черниговскомъ курганъ «Черная могила». Моск. Истор. музей.



Рис. 3. Часть оправы Черниговскаго рога.



Рис. 4. Развернутый рисуновъ фрива на серебряной оправъ другаго турьяго рога, найденнаго въ Черниговскомъ курганъ.

Рисунки наши не вполнѣ (рис. 2, 3, 4) представляють оправу съ технической стороны фонъ ея силошь покрыть кружками наколомъ, выполненными также точно, какъ на серебряных сосудахъ изъ Перми, позднѣйшаго характера; помянутая серебряная фляжка, найденимъетъ, однако, ширину не болье 1 вершка; серебряная пластинка на мъстъ укръпленія ножки была вызолочена, но оказалась раздавленною. Рогь найденъ въ курганъ, въ 7 верстахъ отъ Симферополя. При прахъ была желъзные дротики, топоръ, котораго деревянная рукоять была обвита волотою лентою; у пояса точильный брусокъ, съ рукоятью въ золотой оправъ; на шеъ была волотая гривна съ наглавниками въ видъ дъвнныхъ головокъ; на правой рукъ золотое кольцо змѣйкою, на лъвой—серебряное съ печатью; въ гробницъ найдена вазочка черныго даку, глиняный кувшинъ и амфора. Древности относятся къ эпохъ до Р. Х.

ная въ 1895 г., съ арабскою молитвенною надписью IX—X стол., чрезвычайно сходпа также по рисунку коньеобразныхъ лилій, образующихъ побѣги и разводы вокругъ горельефовъ, изображающихъ уточекъ, головы верблюдовъ, птицъ, съ одной стороны, съ запонами изъ земли Войска Донскаго (ср. вып. III Русскихъ Древностей, рис. 179), съ другой—съ Черниговскими рогами. Рельефъ или чеканъ оправы низкій, небрежнаго рисунка, съ крайне грубыми, почти дѣтскими изображеніями людей и отличными фигурами животныхъ, какъ и обычно въ восточномъ искусствѣ; но въ рельефѣ, послѣ чекана, мастеръ все проходилъ рѣздомъ и, какъ говорится у художниковъ, засушилъ до крайности все изображеніе; впрочемъ, такою су-



Рис. 5. Рогь, найденный въ курганъ близь г. Симфероноля.



Рис. 6. Деталь рога, найденнаго въ курганъ близь г. Симфероподя.

хостью, ремесленною рѣзкостью контуровъ, геометрическою правильностью фигуръ, схематизмомъ растеній и животныхъ, выработкою деталей, въ ущербъ цѣлаго, и отсутствіемъ пластичности отличаются всѣ рѣзныя издѣлія на металлѣ и мраморѣ въ періодъ VIII—Х стольтій. По нижнему бордюру Черниговскихъ роговъ имѣется какъ разъ побѣгъ, протянутый вдоль, съ лилейными концами и аканеовыми; побѣгъ насѣченъ также, какъ на фляжкѣ, косыми зубчиками; затѣмъ нижній бордюръ нарѣзанъ щитками въ видѣ цвѣтка, тогда какъ верхній сдѣланъ изъ такихъ же цвѣтковъ, вырѣзанныхъ и набитыхъ поверхъ оправы; эти щитки украшены вѣточкою съ плющевыми листками, подобнаго рисунка, что на вещахъ Воронежскаго (Бирючинскаго) клада VIII вѣка.

Развернутый фризъ (рис. 4) представляеть восточный сюжеть—охоту, но какъ ни грубо переданы человъческія фигуры съ ихъ непомърно большими луками и колчапами, все же, по ихъ льняпымъ панцырямъ, видно, что это съверные варвары, охотящіеся на большихъ птицъ съ собаками; одна птица падаеть раненая, у другой перебито крыло; виденъ большой пътухъ съ фантастическими крыльями, имъющими форму лилій на верху. Но затъмъ посреди охоты представлены двъ группы сплетшихся драконовъ и грифоновъ, образующихъ своими переплетеніями орнаментальное подобіе буквы М, извъстное намъ еще въ византійскихъ мозанкахъ какъ декоративная форма для бордюровъ (такъ наз. промежуточная волна); хвосты драконовъ и грифоновъ, переплетаясь, образуютъ пальметту. На другомъ рогъ ободъ украшенъ орнаментальнымъ плетеніемъ изъ лилій, тождественнымъ по рисунку съ ръзьбою въ одной изъ мечетей Канра, а также и съ рельефнымъ орнаментомъ на наличникъ двери съверпаго входа Георгіевскаго собора въ Юрьевъ Польскомъ. Кромъ формъ или рисунка лилейныхъ побъговъ, ихъ разводовъ, здъсь интересенъ и пріемъ нарубокъ или насъчекъ, идущихъ вкось и обозначающихъ рельефность выпуклыхъ листьевъ по указанному особому, условному способу, припадлежащему ІХ—ХІІ стольтіямъ.

Но Черниговскіе рога способствують намь разрішить общій вопрось объ источникахь звіриной орнаментики или, какь у нась издавна принято говорить, звиринаго стиля: мы имібемь здісь наиболіве раннее проявленіе этого стиля въ средів русскихь древностей, и очевидно, единичность такого памятника въ Х стол. происходить только отъ недостаточной ихъ извістности, отъ ихъ малаго числа. Извістно, что звіриный стиль царить въ нашихъ рукописяхь, украшеніяхь и инпиціалахъ въ періодь XIII—XIV стол. и носить на себі спеціальный сіверный или, точніве, сіверо-западный типъ, который должень быть, копечно, поставлень въ нікоторую связь со скапдинавскими плетеніями и чудищами. Но эти отношенія составляють особый факть, подлежащій разсмотрівнію всіхъ орнаментальныхъ типовъ и группъ позднійшаго звіринаго стиля, и между тімъ какъ для русскихъ курганныхъ древностей этотъ стиль не иміветь даже рішающаго значенія, онь пграль, вмістії съ чашечными фибулами, важнійшую роль въ гипотезі такъ наз. скандинавскаго или варяжскаго вліянія. Здісь пока не місто разсматривать эту гипотезу, причины ея возникновенія, основное заблужденіе, выводящее Готоовъ п ихъ культуру, по указанію Іорнанда, изъ Скандів, ошибочныя наблюденія надъ древностями

Финновъ, Славянъ и Шведовъ, хронологическую теорію Скандинавовъ, построенную на ихъ періодахъ или вѣкахъ, и пр. Для нашей задачи достаточно выяснить нашу собственную точку зрѣнія, по которой Скандинавы, а съ ними и паши Варяги, конечно, весьма многое заимствовали съ юга, и если не отъ однихъ Славянъ, то черезъ Славянъ, при ихъ посредствъ. Сюда относятся и тв зачатки звъринаго стиля, связаннаго съ плетеніемъ, и относящагося къ періоду IX—XII вековъ, которые, и по предметамъ и по формамъ, имеютъ много общаго съ русскими древностями 1), но не стоять собственно въ прямой связи съ звъриными формами готоской орнаментаціи. Было время, и сравнительно недавно<sup>2</sup>), когда были извѣстны только византійскія рукописи XI—XII въка съ фигурными иниціалами, и когда для скандинавскихъ археологовъ было возможно отрицать руководящее вліяніе византійского искусства и иногда даже (теперь странно сказать!) было возможно предполагать, что, наобороть, оно заимствовало изъ Скандинавіи свои изящные фигурные иниціалы изъ звѣрей, мопстровъ и переплетеній. Руководясь принятымь взглядомь, приходилось видёть въ звёриной орнаментик в самобытный плодъ свверной фантазіи, воспитанный на минахъ и сагахъ, словомъ, уходить отъ науки и торной дороги въ дебри миоологіи и символики. Крайній, мало понятный европейской наукѣ, фанатизмъ понуждаль отдёлить северное искусство, какъ пекій очагь творчества и художественной фантазіи: въ сравненіи съ нимъ, византійское искусство, арабское, также персидское, оказывались мертвымь повтореніемь все однівхь формь. Для того, чтобы доказать эту удивительную косность, стоило только выполнить надъ каждымъ искусствомъ одинъ несложный и нехитрый процессъ. анализа основныхъ элементовъ, начиная съ архитектуры, кончая миніатюрою. Понятно, вездъ такими элементарными формами оказывались типы и формы, уже извъстныя въ антикъ, напр. листь плюща, лоза, аканов, въ мір'в животномь—левь, грифь, орель, дельфинь, или эмблемы христіанскія: голубь, рыба, павлинъ, олень <sup>3</sup>). За то, этотъ способъ вовсе не примѣняется къ скандинавскимъ древностямъ, и мы, желая быть справедливыми, также этого не желаемъ, признавая за ними свой особливый типъ, который, правда, скандинавамъ не удалось пока опредвлить и обособить отъ другихъ родственныхъ. Ясное двло, что задача изследованія арабскаго стиля заключается не въ одномъ только анализъ основныхъ элементовъ или формъ, но въ характеристикъ того оригинальнаго «синтаксиса», декоративной системы, которая и составляеть душу арабесокь, арабскаго стиля во всёхь его пошибахь. Затёмь, мы въ настоящее время знаемъ уже цълый рядъ греческихъ рукописей, съ звъриными иниціалами, оленями, слонами, зайцами, птицами, сфинксами, грифами и драконами, чудищами, въ родъ одноногихъ людей и пр., и эти рукописи относятся къ Х стольтію, по записямъ 4); въ нихъ плетеніе

<sup>1)</sup> Въ над. О. Монтеліуса, Antiquités Suédoises, 1875, рис. 516, 522, 524, 552, 553, 567, 596, 607.

<sup>2)</sup> Sophus Müller, Thier-Ornamentik im Norden. 1881, p. 163 sq.

<sup>3)</sup> На томъ же прієм'в основанъ анализъ отдільныхъ стилей въ недавнемъ труді г. Алопса Рягля, Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik, 1893, сочиненій прекрасномъ въ частностяхъ и чрезвычайно полевномъ, но погрішающемъ въ этихъ анализахъ см. гл. IV, стр. 272—346.

<sup>4)</sup> См. наше *Путешествіе на Силай* въ 1881 г., Одесса, 1882, стр. 125—9, атласъ, листы 79—85, Ср. также В. В. Стасова, Слав. и востои. орнаменти, атласъ, таб. 121—125.

заставокъ переходить мъстами въ плетеніе змёй, на концахъ ремней и лентъ появляются головы драконовъ, или голова и руки проглоченнаго чудищемъ человѣка, буквы принимаютъ видъ грифовъ, несущихъ человъка (Александра Македонскаго), двухъ драконовъ, извивающихся вокругъ руки. Но еще пышне и богаче, и разнообразне является звериный орнаменть въдревитимихъ рукописяхъ сирійскихъ, коптскихъ и армянскихъ, оригинальные иниціалы которыхъ собраны и факсимилированы въ драгод внюмъ изданіи В. В. Стасова, все ожидающемъ отъ автора своей разработки 1). Нечего и прибавлять также, что византійское искусство гораздо богаче формами, чемъ те, которыя мы перечислили, и что иниціалы XI века поражають нась своимь разнообразіемь и изяществомь, что затёмь это же искусство разработало орнаментальную форму лиліи, пальмы, лавра, аканооваго развода, всякаго рода драгоцінныхъ камней и пестрыхъ облицовокъ, инкрустацій, разнообразныхъ коймъ и бордюровъ, и за посліднюю четверть нашего въка возстановлено въ своемъ высокомъ художественномъ достоинствъ. Нечего повторять, наконець, что именно оно ввело въ декоративный обиходъ міръ звърей, и коней, и рыбъ, и птицъ, и заморскихъ обезьянъ, и монстровъ далекой Индіи, также какъ именно греко-византійская письменность передала на сѣверь сказанія Александріи и Физіолога. Именно въ этой византійской передачь узнавала варварская Европа сириновь и кентавровь, Горгону и жену исполинскую, обвитую змфемъ, кинокефаловъ, быковъ о пяти ногахъ (ассирійскихъ демоновъ хранителей), людей объ одномъ глазъ, одной ногъ. Сказанія объ Индійскомъ царствъ, вошедшія въ составъ Александріи, передавали о сатирахъ, гигантахъ, тиграхъ и львахъ, бълыхъ медвъдяхъ, метаголынаріяхъ (methagallinarii)-кочетахъ, на нихъ же вздять люди (повидимому, такой кочеть изображень на Черниговскомь рогь и на плафонь Палатинской канеллы), саламандръ, инотамахъ, птицъ гигантской ногоъ, фениксъ, затъмъ о разнообразныхъ монстрахъ: людяхъ съ 4 и 6 руками, съ звъриными ногами, на половину съ тъломъ птицы, или о птицахъ съ человъческимъ лицомъ, людяхъ крылатыхъ, со многими головами и пр. Ближайшимъ доказательствомъ ранняго распространенія на югѣ Европы звѣринаго стиля именно въ видъ этихъ сказочныхъ монстровъ представляютъ, какъ извъстно, капители атріума церкви Св. Амвросія въ Миланъ: тамъ уже есть и драконы, выпускающіе изъ пастей тесьму, и пегасъ съ химерою, и кентавръ съ коньемъ (повторенный потомъ рельефами мпогихъ бронзовыхъ дверей XII—XIII в.), крылатые грифы, тигры, бараны о двухъ туловищахъ, звъри, перевитыя хвостами и затемь различные звери въ византійскихъ завиткахъ; въ томъ же соборв канедра, помъщающаяся падъ саркофагомъ, и относящаяся къ началу XI въка, и порталь покрыты плетеніями и монстрами весьма характернаго грековосточнаго типа. Что этотъ типъ звівриных эмблемъ наиболее нравился севернымъ варварамъ, можетъ быть потому, что былъ въ ихъ исконныхъ вкусахъ, воспитанныхъ Востокомъ, мы находимъ напр. доказательство на тъхъ византійскихъ свиндовыхъ печатяхъ префектовъ ἐπὶ τῶν βαρβάρων и чиновниковъ, завѣдывавшихъ пріемомъ варваровъ въ Византіи, которыя представляють намъ волковъ, львовъ, орловъ, грифоновъ

<sup>1)</sup> Славянскій и восточный орнаменть, Сирійскія рукописи на таб. 126 и 129; коптскія V—VIII вѣковъ на 132 таб., VIII—X на 133-й; армянскія X—XII на 141-й и т. д., грувинскія на таб. 149.

(Варяги и гвардія носила это прозвище), крылатыхъ драконовъ, орла, душащаго змѣю и пр. ¹). Не даромъ драгоцѣппые кубки, рѣзпые изъ горнаго хрусталя, украшаются въ это время тяжелыми геральдическими львами, химерами, глотающими побѣги випограда ²). Затѣмъ, по самой техникѣ и манерѣ изображенія мы можемъ сравнить именно только съ такъ называемыми восточными издѣліями, появляющимися въ VIII — ІХ стол. въ Перми и на Югѣ Россіи, напр. издашною недавно ³) парою золотыхъ аграфовъ изъ земли Войска Донскаго, или же арабскими вещами, какъ напр. рѣзьбою на слоновой кости на ящичкѣ 961—976 гг. въ Кенсингтонскомъ музеѣ ⁴). Иное дѣло украшенія звѣринаго стиля съ ременнымъ плетеніемъ на черенкѣ меча, найденнаго въ Трубчевскомъ уѣздѣ Орловской губ. ⁵): здѣсь скандинавскаго типа и мечъ, и самыя украшенія. Но «книга путей» Ибнъ-Хордадбе (ок. 870 г.) обстоятельно говоритъ, что «русскіе купцы» (изъ земли Новгородскихъ Славянъ)—они же суть племя изъ славянъ—вывозять (на Волгу, въ Итиль) мѣха выдры (бобра?), черныхъ лисицъ и мечи изъ дальнъйшихъ концовъ Славоніи къ румскому морю (Средиземному), и царь Рума береть съ пихъ десятину. Широкіе, волнообразные (по ковкѣ) клинки франкской работы видѣль Ибнъ-Фодланъ около 920 годовъ у русскихъ купцовъ въ Итилѣ.

Впрочемъ, всякій пепредуб'єжденный взглядъ легко откроетъ разницу между с'євернымъ «звъринымъ» орнаментомъ и нашими двумя парами сплетшихся драконовъ и грифовъ. Мы уже указывали на декоративную роль этихъ фигурныхъ сплетеній: онъ раздыляють фризъ на части. И действительно, мы находимь эти сплетенія нередко въ замкахъ свода, въ центре фриза, окаймляющаго арку, на капителяхъ. На аркъ крипты Св. Зенона въ Веронъ (около 1139 г.) можно видъть двухъ аспидовъ, сплетшихся длинными шеями, въ ръзномъ фризъ; на современномъ барельефъ въ Museo Civico Вероны изображены два сплетшіеся аиста. На Pala d'oro одинь эмалевый медальонъ (XI въка) представляеть двухъ драконовъ, свившихся хвостами вокругъ райскаго древа съ птицами и павлинами. На фризахъ и капителяхъ атріума ц. С. Амвросія въ Милан'в можно вид'єть рядь декоративныхъ фигурь: львовъ объ одной толовъ, пару грифовъ, сплетшихся хвостами, съ пальметкою на концъ хвостовъ, тигра, барана съ двумя туловищами, людей съ разводами того же крина и такія же лиственныя плетенія, какъ на Черниговскомъ рогв, но должно оговориться, мы не считаемъ возможнымъ относить всё эти капители къ IX веку, какъ это принято делать, полагая, что оть первоначального атріума (IX стольтія или точнье времень Людовика Благочестиваго) уцьльло ко времени передълки собора въ XII въкъ весьма немпогое. Пару переплетающихся драконовъ

<sup>1)</sup> Schlumberger, G. Sigillographie Byzantine, p. 447-8, 451-2, 454-5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Подобные кубки и чаши въ ризницъ ц. Св. Марка въ Венеціи: Ongania, *Il Tesoro di San Marco:* tav. 51, 52; на древней оправъ послъдняго рубчатая форма листвы, вътокъ и фигуръ тождественна съ Черниговскимъ рогомъ, и чаша, по надписи, съ именемъ имама 975—996 г., см. Pasini, текстъ, стр. 93.

<sup>3)</sup> Русскія древности въ памятникахъ искусства, вып. Ш., рис. 179.

<sup>4)</sup> The South Kensington Museum, examples of the works of art, 1881, I, pl. 61, 94.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Нына въ Средневъковомъ Отдаленіи Имп. Эрмитажа. Изд. В. Г. Тизенгаузеномъ въ «Древностях». Труды Московскаю Арх. Общ. III, таб. XIV.

находимъ на крыжѣ церемоніальнаго меча (épée du sacre) королей Франціи (въ Музеѣ Лувра, конца XII вѣка). На крестѣ Фердинанда I короля Испаніи, съ надписью: Ferdinandus rex et Sancta regina († 1067 г., въ Археологическомъ Музеѣ Мадрида), по оригинальной каймѣ вокругъ горельефнаго Распятія, изъ слоновой кости, и по всему кресту на оборотной сторонѣ, изображены человѣческія фигуры, въ самыхъ причудливыхъ положеніяхъ, чаще всего скрюченныя, ползущія, раздираемыя звѣрями и монстрами, изъ композиціи Стратнаго Суда и ада, а также всевозможныя чудища въ плетеніяхъ, грифоны, химеры, охотящіеся кентавры и пр.

Впоследствии мы еще вернемся ка подробному анализу этиха звериныха орпаментова ва русскиха древностяха, ва частности, ва находкаха Гнездовскаго могильника (и клада) Смоленской губерніи, которыя представляють также для X-го века ряда изображеній, относимыха ка северному, спеціально скандинавскому типу. ІІ тамь, наряду са геометрическими рисунками, растительными побъгами и завитками, бисерными нитями и наборами, сканцыми и филигранными украшеніями, лунницами и бусами, обычно принимаемыми за арабскій стиль, мы находима ожерелья иза костяныха лебедей, медальоны или бляшки са переплетающимися драконами, двуглавыми орлами, чудищами внутри ременныха плетеній, баранами и козерогами и пр. и пр., словома, типическими деталями, которыя уже принято считать северныма, для иныха — прямо скандинавскима орнаментома. Чтобы ва однома клада было возможно сочетаніе двуха стилей, тоже принято считать иныя вещи (мене характерныя) привозными, арабскими, или подражательными, другія, более оригинальныя — скандинавскими.

Но мы намѣренно подобрали рядъ подобныхъ памятниковъ XI—XII вѣка южнаго происхожденія, и хотя на сѣверѣ есть современныя имъ вещи, однако, врядъ ли кто рѣшится сказать, что Италія и Испанія брали свои орнаментальные типы съ сѣвера: это пе мыслимо, и всѣ знаютъ, что эти южныя страны такъ мало еще изслѣдованы въ сферѣ народныхъ древностей. Въ частности Испанія была нѣкогда наиболѣе богата ими, но ея народъ былъ дурнымъ, расточительнымъ наслѣдникомъ: опъ поспѣшилъ истребить ненавистную ему, иновѣрную культуру, разорить богатые города, разрушить или обезобразить дивныя мечети, уничтожить невѣжественною реставрацією чудные дворцы, сплавить драгоцѣнности и сжечь книги (библіотека Толедо въ нынѣшнемъ вѣкѣ). Такимъ образомъ, котя на родинѣ Ислама и въ ближайшихъ его насажденіяхъ едва теперь начинають открывать и замѣчать памятники арабскаго искусства, по все же знаютъ цѣлую ихъ серію, тогда какъ Испанія довольствуется немногими уцѣлѣвшими кусками, и Музей Мадрида не имѣетъ даже порядочной поливной посуды мавританскаго происхожденія. Поэтому, доселѣ только современные народные уборы Арабовъ и Сиріи 1) доказываютъ, какъ увидимъ, тождествомъ формъ и пріемовъ техническихъ

<sup>1)</sup> Собранные въ Вънскомъ Восточномъ Мувев. Двъ страницы, посвященныя Stanley Lane Poole, The Art of the Saracens in Egypt 1886, 202—204, ювелирному искусству, составлены по современнымъ издължиъ Капра.

и художественных свое древнее родство съ русскими древностями. Мы находимъ у Арабовъ тъ же цѣпи и цѣпочки; фибулы изъ Дамаска имѣютъ форму кольца съ утолщенными концами и иглою, подвѣски ожерелій и тамъ въ видѣ бляхъ, или также въ формѣ летящихъ птичекъ, двуглавыхъ птицъ, въ видѣ крина; тамъ находимъ пары плечевыхъ фибулъ съ подвѣсками въ типѣ мерянскихъ, обручи громадныхъ размѣровъ съ наглавниками и насѣчкою и пр.

Когда появится въ свътъ издапіе серебряных сосудовъ такъ называемой сассанидской эпохи пзъ Пермскаго края, предпринятое, по порученію Императорской Археологической Комиссіи, пашимъ молодымъ ученымъ Я. П. Смирновымъ, тогда пополнится и серія документовъ, необходимыхъ для научнаго построенія исторіи арабскаго искусства, а между ними будуть и памятники, исполненные въ томъ родѣ техники и съ тѣмъ характеромъ орнамента, которые мы изслѣдуемъ. Пока мы укажемъ только на серебряный сосудъ изъ Соликамска (находки 1895 г.) и серебряный сосудъ въ собраніи Е. И. В. В. Б. Алексѣя Александровича: тотъ и другой относятся къ Х вѣку. Что касается мпогочисленныхъ издѣлій мѣдной посуды, украшенной серебряною и черневою инкрустацією (таушировкою, all'agemina) и рѣзьбою, то сама эта техника началась только въ ХШ вѣкѣ, къ которому и относится большинство лучшихъ образцовъ, начиная съ такъ пазываемой чаши св. Людовика въ Луврѣ и кончая многочисленными собраніями Кенсингтонскаго Музея, Императорскаго Эрмитажа и пр. ¹); предположеніе, что эта техника происходить еще изъ древней Ассиріи и существовала постоянно, пока ничѣмъ реальнымъ не подтверждается, и потому въ искомомъ подборѣ памятниковъ получается странный рѣзкій перерывъ въ два вѣка.

Въ самой Испаніи мы встрітили для исторіи варварскаго искусства между IV—Х столітіями нівсколько вещей, случайно добытых изъ земли: въ Мадриді, въ Археологич. Музей, дві бропзовыя пряжки 2), неизвістнаго происхожденія, орнаментированныя птичьими головами, на подобіє готских древностей. Въ Гигеруела (Higueruela), провинціи Альбасеты, въ 1867 г. найденъ быль рядь золотых вещей (памъ извістныхъ только по фотографическому снимку, оказавшемуся въ Музей Кордовы): колье изъ десяти золотыхъ бусъ, украшенныхъ сканью, въ виді полосокъ и кружковъ (кіевскаго типа), а также пупырчатыхъ и продолговатой формы, четырехъ квадратныхъ пластинокъ побольше, орнаментированныхъ съ лица сканью, и 4 поменьше съ гніздами для камней, пары круглыхъ съ гніздами, и одной бляшки въ виді звізды о 6 лучахъ съ гніздомъ для жемчуга; вещи относятся къ IX—X стол. Подобной же техники большой кресть въ соборі Obiedo, такъ называемый кресть Пелагія, короля Леона († 737). Ко всімъ этимъ предметамъ мы еще обратимся ниже, какъ къ пособію для характеристики русскихъ древностей X—XI столітій. Между тімъ, за весь періодъ X—XI віковъ изъ металли-

¹) Stanley Lane Poole, The art of the Saracens in Egypt. 1886, Глава VII, о металлическихъ издѣліяхъ, етр. 151—158, 170—200, съ описаніємъ 27 вещей.

<sup>2)</sup> Залъ арабскаго пск., № 908 п 1014.

ческихъ вещей мы знаемь въ Испаніи только чашу или потиръ въ церкви св. Исидора въ Леонь, изъ яшмы, въ золотой сканной оправь, съ именемъ короля Фердинанда I, выложеннымъ сканью на ножкѣ,—вещь замѣчательную и для насъ чрезвычайной важности по техническому тождеству съ нашими древностями, но не знаемъ вовсе металлическихъ издѣлій арабскаго происхожденія. Инаго мастерства арабскихъ вещей, напротивъ того, много и въ Европѣ (гдѣ, конечно, всѣ эти вещи отлично извѣстны и вошли въ общія руководства по исторіи арабскаго искусства) и въ Испаніи, гдѣ, однако, эти вещи еще остаются мало извѣстными даже спеціалистамъ. Для нашей задачи эти предметы важны только какъ указаніе проявляющагося въ нихъ «звѣринаго стиля», правда, въ своеобразной восточной формѣ отдѣльныхъ флероновъ съ обычными сюжетами: пирующаго царя, двухъ всадниковъ, воиновъ на слонахъ, охоты, грифовъ, орловъ, павлиновъ, хищника, терзающаго газель и пр. Пару шкатулокъ этого типа можно видѣть въ Мадридѣ, въ Археологическомъ Музеѣ (№ 1015 и 1053); замѣчательной



Рис. 7. Рельефъ на Мавританскомъ водоемъ, находящемся въ Валенсін, XII въка.

работы, большая шкатулка въ соборѣ Пампелуны, относится къ XI—XII вѣкамъ, какъ вообще всѣ рѣзныя шкатулки изъ слоновой кости, дерева и пр. Все это произведенія ремесленныя, мало вносящія поваго въ исторію. Изъ произведеній скульптуры въ камнѣ любопытны водоемы мечетей или чаши омовеній (pila de abluciones). Таковъ извѣстный водоемъ въ Альгамбрѣ съ грубыми барельефами, представляющими львовъ, терзающихъ четыре газели, и колоссальную птицу, уносящую на своихъ крыльяхъ и въ когтяхъ разныхъ звѣрей. Другой водоемъ, пронсходящій изъ Севильи, по миѣнію Испанцевъ, изъ бывшаго когда то волшебнаго дворца Медіпат аz Zahira, близь Кордовы, построеннаго Аль-Манзоромъ, намѣстникомъ халифа, украшенъ только орнаментальными аркадами и въ нихъ растеніями. Третій водоемъ изъ Валенсіи (Jatira), относящійся къ XII вѣку и нами здѣсь издаваемый въ рисункѣ (рис. 7), кромѣ обычныхъ сценъ битвы всадниковъ и возвращенія съ охоты, представляеть еще въ медальонахъ сплетшихся павлиновъ, льва, терзающаго животное, и странную фигуру, кормящую младенца. Бросающееся въ глаза сходство фигуръ охотниковъ, ихъ рубашекъ и чресленныхъ препоясаній у рабовъ, съ фигурами Черниговскаго рога побуждаеть насъ, кромѣ изданія этого любонытнаго памятника, путемъ сближенія указать на отдаленный восточный оригиналъ.

14

Итакъ, по техникъ, пріемамъ украшенія и орнаменту, Черпиговскіе рога, дъйствительно, представляють ранній намятникъ того восточнаго искусства, которое, при посредствъ сирійской промышленности и арабскихъ торговцевъ, было непосредственно передано крайней восточной и крайней западной Европъ, по котораго формы были, затъмъ, развиты всею южною Европою и черезъ посредство Германіи перешли на съверъ. Это не былъ, и для ІХ—Х въковъ не могъ быть, собственно арабскій стиль, но лишь продолженіе сассапидскаго періода, и звъриный стиль, здъсь наблюдаемый, есть своего рода старина, которая потомъ, въ передовыхъ мъстностяхъ и декоративныхъ работахъ исчезаетъ и замъняется стилемъ растительной орнаментики, точь въ точь, какъ такая же орнаментика въ стилъ готическомъ, принявъ сначала старый романскій «звъриный стиль», затъмъ его покидаетъ. Но старина восточнаго звъринаго стиля не исчезаетъ, она становится достояніемъ народныхъ художествъ (напр. въ поливной посудю, о чемъ ниже) и доживаетъ до ХІІ въка, когда вновь переходитъ въ орнаментику южной и съверозападной Европы, подъ именемъ «стиля романскаго». Понятно, какое значеніе получаетъ кіевская Русь въ исторіи этихъ броженій вкусовъ и стилей, связапныхъ съ передачею въковой культуры Востока европейскому Западу.

Тъсныя преемственныя связи древней Руси съ современною культурою древняго Востока вспоминаются по преимуществу нашими былинами. Когда былина описываеть городь, то что бы она пи разумъла подъ «Ипдісю богатою», воспъвая то ея «бълокаменныя палаты» съ «точеными» колоннами, «золочеными крышами», то «самоцвътныя маковки» церквей и «сорочинскія сукна», «разостланныя» «на мостовыхъ», но пъвецъ въ своемъ воображении рисуетъ такую же восточную картину, старинное начертание былаго, какъ Гомеръ, когда, представляя себ'в древпефиникійскія изд'єлія, описываеть щить Ахиллеса. Въ «крівпкой городской стівнів» ворота желізные, «крюки-засовы все мѣдные, стоить подворотня—дорогь рыбій зубъ, мудрены вырѣзы вырѣзано, а и только въ вырёзу мурашу пройти» — повидимому, восточная ажурная рёзьба, съ выкладкою, работы индо-персидскихъ мастерскихъ. Еще яснёе детали восточной архитектуры въ воспъваемыхъ «трехъ теремахъ златоверховыхъ»: «красота поднебесная» тамъ дворъ-на семи верстахъ; около двора-желъзный тынъ, на всякой тынинкъ-по маковкъ, по жемчужинкъ. Первыя ворота—вальящатыя, другія—хрустальныя, третьи—оловянныя. Подворотепки—серебряныя (или рыбій зубъ). При входѣ блеста́ позолоченая (кольдо). Терема—высокіе, златоверхіе, или съ золотыми маковкими: палата — бълокаменная: крыльцо — бълодубовое: съни — ръшетчатыя или стекольчатыя. Грядки—б'влодубовыя, покрыты с'вдымъ бобромъ, потолокъ— черныхъ лисицъ; матица вальженая, полъ середа одного серебра, а иногда кирпичный. Крюки да пробои у дверей по булату злачены. Окошки косящетыя, оконницы хрустальныя или стекольчатыя, причалины серебряныя, обиты окошечки лисицами, куницами и соболями. Столбы въ палатв-деревянные, точеные, повыше рукъ золоченые. Хорошо въ теремахъ изукрашено: на небѣ солнце, въ теремѣ солнце, на небъ мъсяцъ, въ теремъ мъсяцъ, на небъ звъзды, въ теремъ звъзды, на небъ заря и въ теремъ заря и вся красота поднебесная».

Обиліе драгоцінных камней въ конскомъ уборі-ясная картина восточнаго варварства:

«у коня промежь глазь (начельникт) и подъ ушами самоцевтное насажено каменье, да не для ради красы да молодецкія, для ради осеннихъ темныхъ ноченекъ» (свѣтящійся амулеть), и «камни самоцевтные, все яхонты втираны» въ стрвлы Дюка Степановича. Чудный сынъ, приносимый Настасьею Королевичною молодцу Дунаю, представляеть ребенка, покрытаго серебромъ и золотомъ (идола): по колена ножки въ серебре, по локотки ручки въ золоте, по голов'в, по косицамъ звъзды частыя. Изъ восточныхъ ръдкостей взять и тотъ хрустальный ларець, въ которомъ Святогоръ богатырь везеть на плечахъ свою жену богатырскую, когда полякуеть или кочуеть. И если певець живописуеть намь пріездь королевича, или паленицы къ богатырской заставъ, что «по праву руку молодца летить ясенъ соколь, на рукахъ онъ держить третра перо (вабило), сквозь пера не видно лица бёлаго», то въ основу этой картины должны были лечь ть безчисленныя изображенія царя на соколиной охоть, съ летящимъ поверхъ его соколомъ, которыя переданы на восточной утвари, ларцахъ, зеркалахъ, и пр. Всв былинныя представленія нынвшнихъ одеждь, шелковыхъ рубахъ, куньей шубы, ожередій или воротниковъ, полны восточныхъ деталей: шелкъ, камка, дорогая «струйчатая» (полосатыя, двуцвътныя: зеленое съ краснымъ, бирюзовое съ пурпуромъ, бълое съ коричневымъ, сирійскія ткани, бывшія въ моді въ византійской имперіи съ Х віка), ткани строчены золотомъ и серебромъ, смурые кафтаны изъ «рудожелтой тафты» («золотная»), и на «цвѣтномъ» платьи Дюковой матушки были подведены луна поднебесная, красное солнышко, свътель мъсяцъ и частыя звъздочки. Извъстно по фантастичности описаніе золотыхъ пуговокъ кафтана у Чурилы Пленковича и Дюка Степановича: въ каждой пуговкъ было влито по доброму молодцу, въ каждой петельке по красной девушке: какъ застегнутся, такъ и обоймутся, а разстегнутся, такъ подълуются; или въ петли было вплетено по лютой змъв, а въ пуговки влито по лютому зварю, и какъ станетъ Дюкъ плеточкой по пуговкамъ поваживать и пуговку о пуговку позванивать, такъ запоють птицы певучіе, закричать звери рыкучіе, засвищуть змън во всю голову; или какъ станетъ Илья тросточкою по пуговкамъ поваживать, лютые львы разревёлись, а на каждой пуговке по заморскому льву. Но и эта фантастическая картина имъетъ также свое реальное основаніе въ тъхъ восточныхъ художественныхъ образцахъ Сиріи, Персіи и Индіи, которые еще въ IX—X стольтіяхъ положили основаніе въ уборахъ мужскихъ, женскихъ и конскихъ основаніе позднійшему такъ наз. звіриному стилю; уже одно упоминаніе заморскаго льва должно было бы намь указать на Востокь, если бы мы не знали происхожденія этого стиля по вещамъ. Конечно, мы пока еще не можемъ съ точностью решить, какого именно рода шапки разуменотся подъ колоколами, надеваемыми на голову накоторыми богатырями, но если мы поймемь, почему при слова «колоколь» павець уже воображаеть себъ мъдный колоколь, въ сорокъ пудъ, то также легко представить себъ, что это будеть шляпа земли греческой и пр., и что півцу, согласно съ эпическимъ творчествомъ, достаточно было въ реальныхъ предметахъ искусства, непременно чуждаго, а потому таинственнаго, полнаго внутренней жизни, особаго смысла, волшебной силы, имъть живую, органическую форму, чтобы придать ей самое движеніе жизни. Какъ яркая черта среднеазіатскаго

Востока, представляются намъ металлическія украшенія, золотые плащи (стар. вмѣсто «бляхи») на шапкахъ, черныхъ мурманкахъ, ушастыхъ, пушистыхъ, завъсистыхъ, что «спереди сведенъ да то свътель мъсяць (въ современныхъ головныхъ уборахъ Индіи), а вокругъ то сведены частыя звъзды, на верху шеломъ (новерхъ шапки, золотой, ср. шапку Мономаха) какъ будто жаръ горить». II кажется, излишне прибавлять, что именно изъ восточныхъ обычаевъ взято представленіе о тёхъ, часто громадныхъ, зонтахъ, подсолнечникахъ (въ смыслё зонта, не растенія), которые носять надъ знатными особами, чтобы отъ краснаго солица не запеклось лицо бълое». Равно было бы излишне перечислять черты восточнаго происхожденія въ описаніяхь кованаго съдла черкасскаго, панцырей «чиста серебра», кольчугь «красна золота», куяка (щитковыхъ или наборныхъ латъ изъ бляхъ, нашитыхъ на сукно), литой палицы съ кольцомъ, шелепуги (плети) или шалыги дорожной, или «плеточки шемахинской». Въ общей сложности, можно было бы даже прибавить, что поэмы и песни монгольскихъ и тюркскихъ племенъ представляють, по сходству деталей архитектуры, вооруженія, одежды, убранства, какъ бы прототипъ русскихъ былинъ, только болье богатый, оригинальный, но эта близость нашихъ былинъ и поэмъ зависить отъ того, что онъ воспроизводять одинъ и тотъ же имъ близкій, но равно имъ чуждый образець, извістный изъ эпическихъ разсказовь, той высокой культуры мусульманскаго Востока, которая, съ поразительною быстротою, разцвъла въ Египтъ, Сиріи, Месопотаміи и Персіи въ ІХ—Х вѣкахъ. Характерно уже и то, что всѣ эти детали восточнаго происхожденія приведены въ русскихъ былинахъ, такъ сказать, въ міру, что наиболье облегчаеть иввду композицію, даеть ей ясность, а движенію его экспрессію, чего именно, за подавляющею массою деталей, часто недостаеть въ тюркскихъ сказаніяхъ. Правда, изъ этого сходства обстановки, равно какъ тождества деталей нельзя заключать о непосредственной зависимости русскихъ былинъ отъ тюркскихъ песенъ, за то, и здёсь близость сюжетовъ говорить памъ объ основной близости культуръ: древней восточной и новой славянской, также какъ, по обилію львовъ, фантастическихъ и крылатыхъ звірей на древнъйшихъ греческихъ вазахъ археологъ безспорно заключаетъ о той или иной связи, художественной и бытовой, древней Греціи съ передне-азіатскимъ Востокомъ.

И, дъйствительно, изъ «Книги путей и государствъ» Ибнъ-Хордадбе, арабскаго географа, писавшаго въ 860 годахъ, мы имъемъ полное основаніе утверждать, что во второй половинь ІХ въка русскіе купцы ходили съ товарами до Багдада, а этотъ писатель зналъ о восточныхъ Славянахъ и русскихъ, повидимому, по лично-добытымъ извъстіямъ, такъ какъ ему было легко пріобръсти ихъ во время его бытности начальникомъ почтъ въ Персидскомъ Иракъ; только этотъ арабскій писатель знаетъ Славянскихъ князей, славянское происхожденіе Русовъ и пр. Полный, но къ сожальнію испорченный текстъ этого свидътеля гласитъ: «Путь купцовъ Евреевъ, которые говорятъ по-персидски, по-гречески, по-арабски, по-французски, по-андалузски, и по-славянски: они путешествуютъ съ Запада на Востокъ и Востока на Западъ моремъ и сушей. Что же касается купцовъ Русскихъ—они же Славянскаго племени—то они вывозять мѣха выдры (или бобра), черныхъ лисицъ и мечи изъ дальнѣйшихъ концовъ Сла-

вянской земли къ Румскому (греческому—Черному или Средиземному) морю, и дарь Рума (Византійскій) береть съ нихъ десятину (пошлину вообще). А если желають, то ходять на корабляхъ по Славянской рѣкѣ (Волгѣ), проходять по заливу Хазарской столицы (Итиль), гдѣ владѣтель ея береть съ нихъ десятину. Затѣмъ они ходять къ морю Джурджана (Грузинскому—юговосточная часть Каспійскаго моря) и выходять на любой берегь. Иногда же они привозять свои товары на верблюдахъ въ Багдадъ. Иногда купцы беруть путь за Арменією, въ странѣ Славянъ, затѣмъ къ заливу столицы Хазарской, затѣмъ въ море Джурджана, затѣмъ къ Балху и Мавараннагру, потомъ до Сина (Китая)». А такъ какъ арабскій писатель жилъ въ то время, когда Новгородская (и Кіевская) область получила названіе Руси по преимуществу, то полагаютъ, что это были купцы Новгородскихъ Славянъ, которые, объѣхавъ предварительно области западно-русскихъ Славянъ и запасшись западно-европейскими товарами, ходили двумя путями въ Пядію и Китай: сѣвервымъ, черезъ Среднюю Азію, и Южнымъ, черезъ Дамаскъ, Багдадъ и Синдъ. Другой безыменный арабскій писатель Х вѣка, повторяя всѣ извѣстія Ибнъ-Хордадбе, прибавляетъ только, что Славянскіе купцы пристаютъ на Каспійскомъ морѣ въ Реѣ: «удивительно, что этоть городь есть складочное мѣсто всего міра».

Однако, вообще всв свидетельства арабскихъ писателей о Славянахъ и Руси только тогда могутъ быть принимаемы, безъ оговорокъ, когда будетъ вполнѣ выяснена этнографическая и географическая терминологія восточныхъ писателей по этому древнъйшему историческому періоду, чего далеко нельзя сказать досель, и кромь того, именно въ этой части арабскихъ извъстій даже показанія очевидцевъ нельзя поддерживать съ полнымъ убъжденіемъ, а тьмъ болье свъдьнія, повторяемыя многочисленными компилятивными сочиненіями Х-ХІІ стольтій. Извыстно, какъ далеко уходять отъ реальной дыйствительности арабскія описанія Константинополя и византійскаго двора, а потому тімь съ большею осторожностью должно относиться къ сведеніямь о необозримыхь и мало доступныхъ Слявянскихъ странахъ, ихъ племенахъ и обычаяхъ. Самымъ характернымъ примъромъ служить то явное и грубое смъшеніе Славянъ, Русовъ-Норманновъ и волжскихъ Булгаръ въ одно племя Славянъ или Русовъ, съ главнымъ городомъ Булгара, въ которомъ живеть ихъ царь, у наиболее известнаго изъ всехъ арабскихъ писателей Ибнъ-Фадлана, отправленнаго въ 920 годахъ халифомъ въ посольской свить къ новообращеннымъ въ мусульманство волжскимъ Булгарамъ. Критическій анализь извістій Ибнь-Фадлана объ этихъ мнимыхъ Славянахъ: ихъ погребальныхъ и религіозныхъ обрядахъ (идолы въ видѣ столбовъ, сожженіе въ лодкѣ, удушеніе любимыхъ наложницъ), о ихъ царъ, его колоссальномъ тронъ, его жизни на лошади, 400 воинахъ твлохранителяхъ, безотлучныхъ прислужницахъ рабыняхъ, жилищахъ въ видв саклей и другихъ мелкихъ данныхъ быта, одеждъ и украшеній, все приводить къ окончательному убъкденію, что въ Русахъ Ибнъ-Фадлана, а за нимъ и некоторыхъ другихъ арабскихъ писателей, не возможно видёть русскихъ Славянъ въ первую эпоху ихъ исторической жизни. Разсказы эти, по всей видимой реальности, въ высшей степени важны и любопытны для различныхъ финискихъ и тюркскихъ народовъ с.-восточной Россіи, быть можетъ, именно волжскихъ Бул-

гаръ. Кромф Волжскихъ Булгаръ, посредниками Руси въ ея торговит съ Востокомъ были, видимо, Хазары, если не народъ, то торговыя факторіи ихъ страны, «Кпига путей» Ибнъ-Хаукала (976—7 г.) повторяеть съ особою настойчивостью, что большая часть товаровъ, мёховъ и пр. привозится купцами изъ страны Русовъ и Булгаръ, частію изъ Куябы (Кіева), и что Русы продавали эти товары въ Булгарѣ, прежде чамъ разрушили его въ 358 (969) году (-въроятно, завоеваніе Дунайской Булгаріи Святославомъ). «Часть товара, однако, идеть въ Ховарезмъ, по причинъ частыхъ путешествій Ховарезмійцевъ въ Булгаръ и Славонію, и по причинъ ихъ походовъ, набъговъ на нихъ и взятія ихъ въ пльнъ. Приливъ же торговли Русовъ былъ въ Хазранъ (часть города Итиля, Хазарской столицы, Хазранъ или восточная половина Итиля); это не переменилось — говорить Ибнъ-Хаукаль — тамъ находилась большая часть купцовъ мусульмань и товаровь». Всего точные говорить о волжских Булгарахь и ихъ торговомы значеній для восточной Россій «Книга драгоцівных сокровищь» Ибнь-Даста (писавшаго въ началѣ X вѣка): «Булгаръ граничить съ страною Буртасъ. Живуть Булгаре на берегахъ ръки, которая впадаеть въ Хазарское море и прозывается Итиль, протекая между странами Хазаръ и Славянъ. Царь Булгаръ, Альмусъ по имени, исповёдуетъ исламъ. Страна ихъ состоить изъ болотистыхъ мъстностей и дремучихъ льсовъ, среди которыхъ они и живутъ. Хазаре ведуть торгь съ Булгарами, равнымъ образомъ и Русы привозять къ нимъ свои товары. Всё, которые живуть по объимь берегамь реки, везуть къ Булгарамь товары свои, какъ-то меха собольи, горностаевы, бёличьи и другіе... Булгаре народъ земледёльческій и воздёлывають всякаго рода зерновый хлёбь, какь-то: пшеницу, ячмень, просо и другіе.— Булгары производять набъги на Буртасовъ (Мордву), грабять ихъ и въ плънъ уводять. Они имьють лошадей, кольчуги и полное вооружение. Подать царю своему они илатять лошадьми и другимъ. Отъ всякаго изъ нихъ, кто женится, царь береть себъ по верховой лошади. Когда приходять къ нимъ мусульманскія купеческія суда, то беруть съ пихъ десятину. Одежда ихъ похожа на мусульманскую; равнымъ образомъ и кладбища ихъ какъ у мусульманъ. Главпое богатство ихъ составляеть куній м'яхъ. Чеканеной монеты своей у нихъ н'ять; звонкую монету заміняють имь куньи міха; каждый міхь равняется двумь диргемамь сь половиною. Білые, круглые диргемы приходять къ нимъ изъ странъ мусульманскихъ путемъ маны за ихъ товары». Известно, что Зобейда, жена Гаруна аль-Рашида, первая ввела въ Багдаде въ моду шубы, подбитыя русскими горностаями и соболями.

Лѣтопись наша подъ 1024 годомъ знаетъ «мятежь великъ и голодъ по всей странѣ (суздальской), идоша же по Волзѣ вси людье въ Болгары, и привезоша жито и тако ожиша». Владиміръ около 1006 г. позволилъ болгарамъ торговать по Окѣ и Волтѣ и далъ имъ для этого печати, но только по городамъ, не по селамъ, и равно русскіе купцы могли свободно ѣздить въ болгарскіе города. Торговыя связи продолжались и въ XIII вѣкѣ, и даже самое татарское нашествіе вызвало оживленіе торговли по Волгѣ. Русскія суда продолжали плавать по Волгѣ и имѣли склады въ Сараѣ, гдѣ была открыта даже особая сарайская епархія; въ то же время по Волгѣ ходили суда татарскія, армянскія, болгарскія, вообще различныхъ «бесерменъ».

Словомъ, Волжская Болгарія была, вёроятно, центромъ хлёбной торговли для обширнаго района, и русскіе, въ частыхъ случаяхъ нужды, уже съ XI вёка получали оттуда хлёбъ. Но черезъ Болгары, какъ впослёдствіи черезъ Нижній-Новгородъ, шли въ Россію пряности, ароматы, шелковыя матеріи, камни, атласт, шелкъ, драгоцинные камни, золотыя и серебряныя издолія, какъ-то: блюда, ципочки, запястья, кольца, булавки, пуговки, бляхи (восточное вооруженіе принято въ большинствъ случаевъ отъ татаръ) и пр. Именно въ это время появилось и большинство восточныхъ названій, подъ вліяніемъ установившихся восточныхъ вкусовъ, для предметовъ убранства, костюма, художественной техники и пр.: аламы изъ персидскаго языка, бархатъ кизылбашскій, ведро, жемчугъ бурмицкій, ормужскій, зарбафъ-золотная ткань, зендень, зендаль, кабать—одежда, камка индёйская, кафтанъ, кика, клобутъ, кишень—карманъ, козырь, канфарить—покрывать точками, мелкою зернью пуговицы и пр., морхи — кисти, объярь — струйчатая шелковая ткань, сарафанъ, тафта (халянская—изъ Алеппо), топоръ, трунцалъ (канитель), шапка, шуба, шелкъ (тохатскій изъ Токата) и пр., па что указываютъ и самыя прозвища: блюда пзднинскія, жемчугъ гурмыжскій пли бурмицкій, копья харалужныя (вороненой стали), сафьянъ кармазинный и пр.

Но изъ всёхъ данныхъ о торговлё Руси съ Востокомъ, прежде всего, ясно, что мы лишь условно можемъ говорить объ арабскомъ вліяній и арабскомъ стиль, который будто бы наблюдается въ раннихъ древностяхъ русскихъ. Очевидно, что мы имфемъ дело здесь съ широкимъ азіатскимъ или восточнымъ вліяніемъ, въ которомъ національные элементы или участвують разомь, по ихъ политической группировкъ, или въ разные періоды, по условіямъ торговыхъ снощеній, близости и взаимныхъ нуждъ, или же по мѣрѣ преобладанія того или другаго вкуса: то Сирія, то Персія, то Малая и Средняя Азія выступають здёсь своего рода руководителями русской культуры. Все дёло, въ концё концовъ, въ томъ, чтобы и намъ самимъ, наследникамъ этой культуры, приступающимъ къ ея изученію, стать на истинную точку зрвнія твенвиших родственных связей древняго населенія Европейской Россіи съ Азією, едва ли не на всемъ пространствъ этой части свъта. Въ свою очередь эта точка зрвнія можеть установиться у нась только вь результать новаго научнаго взгляда на варварское население Россіи въ періодъ ІХ-Х стол.: это варварство должно принимать не въ смысль примитивной грубости, начальной, первой ступени цивилизаціи, но въ томъ смысль, какъ этотъ терминъ принимали греки, называя древнихъ персовъ варварами, т. е. въ смыслъ особой, отличной отъ Запада культуры восточнаго происхожденія и характера, наиболье оригинально выражавшейся въ быту кочевниковъ, но и возвышавшейся до блестящихъ, хотя кратковременныхъ, періодовъ процвётанія азіатскихъ царствъ, создавшихся завоеваніемъ и дружинами.

Въ разборѣ древностей эпохи переселенія народовъ мы уже имѣли случай подробно изложить тѣ основанія, по которымъ быть кочевниковъ въ извѣстную эпоху шелъ впереди быта земледѣльческаго по усвоенію культурныхъ формъ, хотя бы эти формы касались исключительно среды личныхъ украшеній, уборовъ, того, что называется доселѣ богатствомъ въ на-

M.

родь. Далье, анализь древныших періодовь русскаго искусства разъясниль намь общій припципь тісной и неразрывной связи типа уборовь сь ихъ орнаментомь, иначе говоря, логической необходимости этого послідняго, какъ выраженія служебной роли типа въ томь или другомь уборь. Этоть принципь указаль намь, что мы имбемь здісь діло сь типомь первоначальнымь, не изміненнымь, но воспринятымь однородною средою, находимь ясное пониманіе его роли, которой не коснулась переміна, а потому еще не покинуль основной орнаменть. Не то мы видимь сь переходомь типовь на сіверо-западь Европы, а потому и характерь скандинавскаго орнамента является сь отличительнымь характеромь произвола и преувеличенія, какъ орнаменть Индіи.

Въ русскихъ древностяхъ эпохи переселенія народовъ мы встрѣчаемъ напр. витыя гривпы съ насаженными на обручь металлическими бусинами: таковы большіе обручи изъ Гиѣздовскаго могильника и такія же гривпы найдены въ Вепгріи. Но эти бусы здѣсь сдѣланы желобчатыми (à goudrons) и, очевидно, воспроизводятъ желобчатыя бусы изъ смальты VII—VIII в., встрѣченныя въ натурѣ въ той же Венгріи, и вошедшія въ обиходъ, очевидно, тамъ, гдѣ эти стеклянныя вещицы были рѣдкостью—въ варварскомъ мірѣ Востока. ІІ вотъ привычное украшеніе, падѣтое варварскою рукою на грубую проволоку, представляетъ потомъ обширное поле для ювелирныхъ типовъ металлической бусы, панизанной на проволоку и закрѣпленной нитями. Тѣмъ же объясняется и форма большихъ височныхъ колецъ съ бусою внизу въ южной Россіи, Венгріи и современной ІІндіи. Такое же значечіе играетъ зернь, городки, пирамидки, жгутики, обнизки, ячейки изъ проволоки, самыя подвѣски въ видѣ листиковъ, колокольцовъ, шариковъ, колечекъ и пр. Вотъ почему вся орнаментація «готоскихъ» древностей перешла цѣликомъ и въ Венгрію, Германію и Францію и въ Скандинавію, со всѣми деталями инкрустацій, головками птичьними конскими, ползущими хищниками, охотами, мионическими грифами.

Когда мы разсматриваемъ скандинавскія древности V—IX и X—XII стольтій, собранныя въ національномъ музев Стокгольма, насъ прямо поражаетъ масса серебряныхъ и отчасти золотыхъ издѣлій всякаго рода: обручей, браслетовъ, спиральныхъ колецъ и пр. Дѣйствительно, скандинавскіе археологи должны были невольно увлекаться этимъ богатствомъ своего музея и, вмѣстѣ съ Іорнандомъ, считавшимъ миенческую Скандію страною officina gentium, видѣть въ ней officina artium. Но по мѣрѣ того, какъ вы разсматриваете въ деталяхъ эти витрины, пабитыя серебромъ, мало по малу вашъ иптересъ, съ начала крайне возбужденный, охладѣваетъ: вы вездѣ видите повтореніе, безконечное повтореніе одного и того же типа, нерѣдко варіанта, въ десяткахъ, сотняхъ экземпляровъ; и вездѣ такая бѣдность, скудость и убожество художественной формы, вездѣ такъ мало истиннаго искусства, такъ скупо оно и бѣдно, что всѣ эти безконечные клады начинаютъ казаться кучами ломанаго серебра, имѣющими весьма мало значенія. Выводъ этотъ, конечно, не окончательный, онъ не вѣренъ, и получается отъ подавляющей массы кладовъ съ нарѣзаннымъ, накрошеннымъ, такъ сказать, серебромъ, въ которомъ только впослѣдствіи начинаешь различать интереспые типы, чудные художественные экземпляры. Всѣ эти клады, прежде всего, состоятъ изъ денежныхъ знаковъ и цѣпностей, накопленныхъ конунгами

и викингами, все это на половину военная добыча, жалованье, наемная плата, цённый металль, только не расплавленный, а нарёзанный для удобства храненія.

Насъ поражаетъ, затъмъ, въ этихъ богатыхъ кладахъ, отсутствіе серегъ, бъдность женскихъ уборовъ и украшеній, — черта, какъ разъ прямо противуположная русскимъ кладамъ, почти исключительно составленнымъ изъ уборовъ церковныхъ и личныхъ. Здѣсь, напротивъ, если и естъ браслеты, то очевидно, по самой ихъ грубости, изъ нихъ нѣкоторые вовсе не служили для ношенія на рукахъ, а только имѣли эту форму, привычный типъ, по существу же были денежною цѣнностью опредѣленнаго вѣса, точно также какъ многочисленныя находки обручей, гривенъ въ Пермскомъ и Вятскомъ краѣ съ одной стороны и Витебской губерніи съ другой, не могутъ быть относимы къ господству обруча, какъ украшенія, но къ его употребленію здѣсь въ видѣ денежнаго знака. Вотъ почему напр. браслеты скандинавскіе не только грубы и толсты, но массивны, тогда какъ въ другихъ мѣстахъ или дутые, или вообще тонкіе или легкіе, и грубые браслеты встрѣчаются здѣсь при 52 брактеатахъ изъ золота. Когда же пытаешься составить себь общій типъ скандинавскихъ украшеній V—VIII стол., то, кромѣ постоянныхъ фибуль, ничего другаго не можешь указать иначе, какъ въ единичныхъ случаяхъ, очевидно, не дѣлающихъ весны.

Не касаясь самых украшеній, изображенных Antiquites Suédoises г. Монтеліуса за №№ 344—5, 356, 366—368, 416—8—9, 456—7, 467 и 471, мы замѣтимъ, что эти сравнительно выдающієся по техническому совершенству и художественному достоинству предметы сопровождаются въ скандинавских кладахъ и находкахъ массивными браслетами и шейными обручами, весьма грубыми, часто прямо кусками золотой проволоки, иногда массами золотыхъ спиралей изъ проволоки, изрѣдка электровыми; въ одномъ случаѣ дротъ, свитый спиралью, изъ золота 56°/о, весь былъ увѣшанъ мелкими спиральными кольцами, различной толщины, а рядомъ были найдены клубни спутанной золотой проволоки, куски золота, толстые обрубки электра и пр.; иногда спирали были находимы нанизанными, иногда разрѣзанными мелко въ куски (очевидно, не для того, чтобы удобнѣе было укладывать въ горшки, какъ думаютъ, а для вѣсовыхъ комбинацій).

Въ періодъ IX—X стол. мы встръчаемъ напр. большой кладъ изъ Гельсингланда, замъчательно близкій по вещамъ и ихъ орнаментикъ (подвъсныя серебряныя лунницы и ажурныя бляшки) къ Гнъздовскому кладу Смоленской губерніи, но опять же въ этомъ кладъ на нъсколько разнообразныхъ фибулъ приходится: одна серьга филигранная, одинъ обручъ и пара дротовъ, согнутыхъ на подобіе браслета, а затъмъ уже идутъ простые серебряные дроты и т. д. Другой кладъ, съ англосаксонскими монетами, богатъ слитками, разными обручами, по изъ украшеній въ немъ только два толстыхъ золотыхъ браслета, чрезвычайно грубой работы. Третій подобный кладъ заключаетъ въ себъ два толстыхъ серебряныхъ обруча съ наглавниками, какъ въ Гнѣздовскомъ кладъ, даже орнаментированными также чернью и филигранью, поясъ изъ 19 наборныхъ бляхъ съ подвъсными куфическими монетами и бляшками гпъздовскаго типа и рисунка, но изъ нихъ средняя бляшка выдѣляется какъ будто особымъ «скандинавскимъ» рисункомъ, тогда какъ всъ предъидущія скорѣе могутъ быть издѣліемъ

Булгаръ, чемъ Швеціи; въ томъ же кладе оказалась 41 бусина, дутыхъ, изъ серебра, и между ними только восемь одинакихъ, а прочія всё сборныя, и нікоторыя изъ нихъ, повидимому, сняты съ серегъ. Вотъ напр., далве, что представляетъ витрина съ находками и кладами ІХ—Х стольтій (и гораздо позднье): обручи шейные, свитые изъ дротовъ, большіе, серебряные, иногда перевитые серебряными нитями, а иные столь большихъ размѣровъ, что г. Монтеліусь предпочитаеть давать имъ названія поясовь (см. № 618 Ceinture en argent); хотя они, конечно, иногда не были поясами, но равно, можетъ быть, и не были шейнымъ украшеніемъ, а денежнымъ знакомъ или, скорфе металлическою цфнюстью; вмфстф съ этимъ последнимъ обручемъ найдено 37 кусковъ спиралей, ръзанныхъ украшеній и 1333 цьлыхъ и 128 кусковъ монеть западно-европейскихъ. Затемъ спиральныя кольца (№№ 640-1) изъ Готланда найдены разомъ въ числъ 36 штукъ, съ ними 2 браслета, двъ булавки, чашка, куски спиралей и 1923 арабскихъ монеты. Рядомъ видимъ грубые браслеты, орнаментированныя однимъ наколомъ, или же отлитые и битые съ ложбленіемъ (см. №№ 597 и 600), всего 60 экземпляровъ, а также прямо проволоку, свитую и согнутую от видь браслета, но очевидно, слишкомъ широкую для какой бы то ни было руки. Наконецъ, масса спиральныхъ колецъ, мелко парѣзанныхъ, и между ними можно найти явно фальшивыя деньги, а именно обручъ, только обложенный тонкимъ серебрянымъ листомъ по жельзному дроту, и обнаруженный, когда его разръзали. Или напр. находка заключаеть въ себъ одну круглую фибулу, куски помятой проволоки, накрошенныхъ спиралей, согнутыхъ рублей, или просто погнутые слитки, и все куски безъ конца, очевидно, для удобства уплаты, также мелко наръзанные; ихъ эпоха и не можеть быть определяема уже IX-X в., но гораздо позднейшими. И если изредка среди этихъ кусковъ, встретится вдругь кусокъ русской серыги-колта съ черневымъ изображениемъ птицы, клюющей дракона (?), то, издавая этотъ фрагменть, извлеченный изъ доброй сотни предметовъ, скандинавские археологи не воспроизведуть характера находки, и не представятъ памятника «скандинавской древности» въ собственномъ смыслъ.

Итакъ, одновременное появленіе въ Скандинавіи и Западной Россіи предметовъ съ тождественными художественными формами следуетъ приписать, конечно, во-первыхъ, арабскому привозу, а во-вторыхъ, существованію въ приднепровской области обширныхъ мастерскихъ.

Арабы своими завоеваніями, а еще болье своими торговыми предпріятіями способствовали распространенію изділій Сиріи и Египта до береговъ Вислы на Сівері и преділовъ Испаніи и Танжера на Югь. Воть почему мы, какъ было говорено, должны будемь указывать на аналогіи уборовъ Средней Авіи и Марокко и искать объясненія гніздовскимь и невельскимь древностямь въ народныхь уборахъ Сиріи и Арабовъ Египта. Мы находимь тамъ и громадные обручи съ наглавниками изъ Дамаска, и ціпи съ подвісными бляшками, амулетами, и фибулы въ виді кольца съ иглою, и подвіски въ виді криновъ, ажурныя фигурки двуглавыхъ птиць, и даже ті самыя капторги или коробочки поясныя, которыя виділь Пбнъ-Фадлань на Волгі у «Руссовь», а мы находимь въ древностяхъ великихъ Булгаръ, Мерянъ и т. д.

Но какъ черниговскіе рога представляють містное изділіе, такъ, затімь, и пластинчатые

серебряные браслеты, съ фигурными изображеніями, издаваемые нами ниже, и характерная рѣзьба съ птицами на черенкахъ изъ клада Есикорскаго и множество другихъ болѣе или менѣе замѣчательныхъ вещей, очевидно, были сдѣланы въ Кіевѣ. Прежде мы относили всѣ эти произведенія къ вліянію византійскому, спеціально константинопольскому, но мы будемъ вполнѣ точны, если начнемъ считать это послѣднее вліяніе нѣсколько времени спустя послѣ принятія христіанства, т. е. не ранѣе, какъ съ половины одиннадцатаго столѣтія, а здѣсь передъ нами на лицо почти кіевскія издѣлія десятаго вѣка. Намъ, кажется, посильнымъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ будетъ указаніе на существовавшій нѣкогда корсунскій стиль или корсунское дѣло.

Какое широкое и, пожалуй, особенное значение для русской древности играль Херсонесь, свидътельствуетъ та масса привозныхъ изъ него и черезъ него предметовъ церковной и свътской утвари, которая создала даже въ древности первое названіе стиля или пошиба корсунскаго. Съ начала VIII и до половины IX стол., т. е. въ періодъ наиболь тревожный для Византіи, въ періодъ иконоборцевъ и торжества ислама, Херсонесъ является своего рода передовымъ постомъ византійской культуры и промышленности, уже отброшенной отчасти съ VIII по X стол. съ востока на съверъ. Правда, городъ все еще игралъ роль ссыльнаго, опальнаго пункта: сюда привезли Юстиніана Ринотмета, здісь быль заточень св. Іосифь, но это не мішало городу быть исходнымъ пунктомъ распространенія византійской культуры. Здёсь, по пути къ Хазарамъ, останавливаются свв. Кириллъ и Меоодій, отсюда ставили епископовъ въ землю Хазарскую въ 920 г., извъстенъ походъ сюда Владиміра. Роль Херсонеса падаетъ вмъстъ съ паденіемъ Южной Руси, подъ напоромъ Монголовъ, и едва ли самое опустошение Юга Россіи, а слѣдовательно, прекращение торговли не были важивитею причиною падения Херсонеса, а окончательною уступка, въроятно, невольная всъхъ торговыхъ дълъ генуэзской Кафъ. Эта роль достаточно разъяснена самимъ Константиномъ Порфиророднымъ въ его соч. «de administrando Imperio», въ главахъ 1-8, гдъ, между прочимъ, разсказывается и о товарахъ, вывозимыхъ на съверъ изъ Херсонеса: пурпурныя одежды (blattia), ткани (prandia), радкія матеріи (chareria), нашивки (sementa), перецъ, кожи пурпурныя барсовыя и иные предметы. Но, очевидно, что до раскопокъ мъстности Херсонеса, начатыхъ графомъ А. С. Уваровымъ, въ 1870 годахъ Одесскимъ Обществомъ Исторіи и Древностей, а нынъ систематически продолжаемыхъ Археологическою Коммиссіею, мы имѣли о древностяхъ византійскаго Херсонеса самыя смутныя понятія.

Начиная съ самыхъ разнообразныхъ памятниковъ церковной древности и бытовой утвари на мѣстѣ развалинъ города и кончая многочисленными уже находками роскошныхъ погребальныхъ уборовъ, мы за немногіе годы систематическихъ раскопокъ узнали такъ много, что историческій взглядъ русскаго археолога невольно обращается сюда за разрѣшеніемъ всѣхъ вопросовъ русской древности и искусства. Уже теперь для каждаго изслѣдователя южно-русской, спеціально кіевской старины, ясна тѣсная связь Кіева съ Херсонесомъ, даже болѣе — ихъ культурная преемственность. Но въ этомъ отдѣлѣ еще не разобрались, и наши научные взгляды не различаютъ, въ исторической дали, общевизантійскаго вліянія отъ его особенныхъ вѣтвей, пе отличаютъ Цареграда отъ Херсонеса, пначе говоря,—въ самой Византіи видять лишь одинъ

всёмь извёстный константинопольскій шаблонь. Не такь было на самомь дёлё и принципіально всё это разумёють, однако, доселё еще не представлялось такого поприща, гдё бы можно было вь самомь византійскомь искусствё и бытё ясно выдёлить его составной восточный элементь. Выть можеть, для этого будеть случай болёе счастливый и полный, но у нась на «русской» почвё, это, конечно, древности Херсонеса.

Подъ именемъ «корсунскаго» въ древней руси разумъли все ръдкое, высокое, но и чудное, старинное, и, въ отличіе отъ «цареградскаго», которое было символомъ утонченнаго, высокаго въ техническомъ отношении, «корсунское» было почти равнозначительно съ «архаическимъ». Произведенія «Корсунскаго д'вла» были часто предметами монументальнаго мастерства и производства, изъ меди, желева и глины, и летописець, говоря о взятіи Корсуня, передаеть, что Владимірь «взя же и да медяне две капищи и четыре копи медяны иже и ныне стоять за святою Богородицею». Предложенныя здёсь двё поправки въ текстё: скапища, вмёсто капища, отъ скапы-затворы, косяки, иконы, вмёсто кони, основаны только на свидётельстве шведскаго историка, разсказывающаго о вывозт двухъ вратъ, и на соображенияхъ произвольныхъ, и обт неудачны. Во всякомъ случав, изъ Корсуня были вывозимы предметы церковной утвари, сосуды, кресты, и многое, что открывается въ Херсонесъ новъйшими раскопками, имъетъ ближайшую аналогію въ древностяхъ Крыма, Абхазіи, береговъ Дона и Днепра. Такъ напр. мы полагаемъ, что все изв'єстныя 1) намъ своимъ грубымъ стилемъ, короткими и архаическими фигурами, высокимъ рельефомъ, массивныя медныя кадила, находимыя на берегу Крыма, въ Оеодосіи, Судаке, Керчи и вообще по берегамъ Чернаго моря, были корсунскими издѣліями. Замѣчательно, что нара подобныхъ кадилъ, попавшихъ въ Національный Музей Флоренціи, съ шестью обычными сюжетами, также грубыми, но нъсколько болъе раздъланными формами, отпесены къ VII стол. и къ издъліямъ Сиріи, хотя, всего въроятнье, принадлежать къ Х въку и происходять, быть можеть, изъ генуезскихъ колоній, но таковъ, действительно, ихъ общій пошибъ, что, вмёстё съ грузинскими рельефами, онъ наиболье напоминаетъ коптскія и сирійскія бронзы, въ последнее время уже во множествъ поступившія въ европейскія собранія.

Мы считаемь, поэтому, важнымь указать попутно на замѣчательный (рис. 8) барельефь, изваянный на известковой плитѣ, вышиною 12 и шириною 11 вершк., которая была въ 1895 г. найдена въ Керчи, въ мѣстности Новаго Карантина, на берегу моря и поступила въ извѣстное мѣстное собраніе А.В. Новикова. Памятникъ столько-же обращаеть на себя вниманіе тонкою рѣзьбою и прекрасною сохранностью, сколько и стильностью работы. Широкая рама иконы представляеть подобіе рѣзьбы по дереву, внутри полочекъ багеть, обвитый лентою, въ характерѣ древнихъ византійскихъ рукописей VI—VII стол.; по широкому бордюру идеть разводъ виноградной лозы съ чередующимися листьями и гроздями, съ мелкими усиками, а въ углу лилейное сплетеніе; толстая лоза, характеръ листвы, гроздей и вся техника—до такой степени тождественна съ рельефами Сиріи и Палестины, что на первый взглядъ невольно счи-

<sup>1) «</sup>Русскія Древности», вып. IV, рис. 27, 27a, 28, 28a.

таешь плиту вывозною изъ Сиріи или малой Азіи, Синопа, или Трапезунта. Икона раздівлена на три пояса: въ верхнемъ посрединъ изображено Благовъщеніе, въ такомъ необычномъ



Рис. 8 Рельефъ, открытый въ Керчи въ 1895 г. Собраніе А. В. Новикова.

переводъ, какого въ древнъйшемъ періодъ христіанскаго искусства еще не знаемъ: Богородица стоитъ умиленная, приложивъ руку къ груди, на голову ея сходитъ Св. Духъ въ

видѣ голубя; ангель подаеть ей лѣвою рукою лилію (откуда идеть этоть западный аттрибутъ Благовѣщенія, встрѣчающійся въ XII—XIII стол., еще неизвѣстно), а въ правой—держитъ короткій baculus—пастушескій кривой посохъ. По сторонамъ два Евангелиста, повѣствующіе о Благовѣщеніи, и для заполненія мѣста—два креста на пьедесталахъ, въ типѣ IX вѣка. Ниже, въ среднемъ поясѣ, три отца церкви: Василій Великій, Григорій Богословъ и Іоаннъ Златоустъ, съ твореніями и благословляющею десницею, на правомъ бедрѣ набедренники; лѣвѣе Петръ и Павелъ поддерживаютъ вдвоемъ между собою церковъ Христову. Въ нижнемъ поясѣ два святыхъ воина на коняхъ съ копьями, опустивъ ихъ на землю, и посреди на фигурной канители св. Симеонъ Столиникъ. Если этотъ рельефъ и относится къ генуэзской эпохѣ, что также возможно, то онъ все же сдѣланъ для греческой церкви, греческимъ мастеромъ и именно въ стилѣ корсунскихъ крестовъ и кадилъ IX—XII столѣтій, который еще совсѣмъ не знаетъ совершеннаго византійскаго стиля съ его удлиненными пропорціями п иконописною композиціею.

Конечно, важнейшее явленіе восточно-византійской культуры и искусства X—XII стольтій есть художественная промышленность, сравнительно низкаго уровня, назначенная для варварскаго рынка, поставляющая рядъ всякихъ фальсификацій и мѣстныхъ поддѣлокъ. И если напр. архитектурныя детали и украшенія херсонесскихъ базиликъ, мраморныя капители, амвоны, солеи, карпизы исполнялись изъ проконнескаго мрамора на его родинъ и привозились готовыми, то лишь немногіе виды завозной промышленности, особенно предметы первой потребности, а не роскоши, доставлялись въ Херсонесъ и Кіевъ изъ мѣста изобрѣтенія производствъ, -- большинство же, напротивъ, производилось мъстпыми мастерскими, какъ подражаніе завозному иностранному товару. Конечно, стеклянныя издёлія въ эту эпоху доставлялись исключительно изъ Сиріи, и вотъ главная причина того простаго факта, что дпища стеклянныхъ чашекъ и блюдецъ, найденныя въ Херсонесъ и Кіевъ, тождественны, а затъмъ сходны и съ кавказскими находками. Стеклянные браслеты часто встрічають въ юго-западныхъ кургапахъ и городищахъ, но чтобы имъть объ этомъ типъ издълій должное понятіе, надо обратиться къ херсонесскимъ погребальнымъ находкамъ: между ними браслеты столь обычное явленіе въ эпоху IX—XII въковъ, что уже теперь набрана ихъ общирная и разпообразная коллекція. Всв эти браслеты очень близки къ античному оригиналу, также производившемуся въ Сиріи, и отличаются отъ него только меньшею тщательностью отливки: древній браслеть грекоримской эпохи всегда такъ чисто сплавленъ, что кондовъ свареннаго дрота не видно, онъ всегда гладокъ и хорошо отшлифованъ, тогда какъ византійскій браслеть сділанъ грубо, небрежно, и концы часто оставлены не сплавленными. Браслеты же бывають разныхъ цвътовъ: зеленые, сипіе, голубые, почти чернаго стекла, или темно-лиловаго съ глазками, темно-сфраго цвата, и притомъ витые и нарезанные тонкою и сухою резьбою, напоминающей нарезные шейные обручи Витебской губерніи, иногда витые, съ золотыми спиральными нитями.

Стекла—предметъ привозной промышленности, а горшечныя издёлія съ поливою—продукть містнаго производства, и потому для насъ особенно важно существующее въ этихъ

издѣліяхъ сліяніе элементовъ восточнаго и византійскаго искусства. Посуда эта стала обращать па себя вниманіе лишь въ самое послѣднее время, но открыта или, точнѣе, открыта и сохранена только въ находкахъ Херсонеса (раскопки Археологической Коммиссіи), Оеодосіи (раскопки А. Л. Бертье-Делагарда, собраніе въ Одесскомъ Музеѣ), Судака (частныя находки); единичный экземпляръ встрѣченъ также въ Гнѣздовскомъ могильникѣ. Техника поливы весьма

простая и несложная: сосудъ, будь то чашка (рис. 9, 10), кувшинчикъ, блюдо или блюдцо, прежде обжога, по сырой глинъ покрывають бёлымь составомь мучнистаго характера или краскою, не выдерживающею ни обжога, ни атмосферическихъ вліяній; покрывають сплошь, въ лучшихъ (именно также въ сосудахъ чисто восточнаго характера, следовательно, привозныхъ, но также болве древнихъ и т. под.) экземплярахъ и съ наружи, въ большинствъ только внутренпость сосуда, и затемъ ножикомъ или инымъ острымъ предметомъ прочерчивають или процарапывають на этой покраскѣ рисунокъ до слоя натуральной глины, обнажая, такимъ образомъ, ея болве темный фонъ, который и даетъ въ одно и то же время и контуръ, и поле для рисунка, освобожденное отъ бѣлой обмазки. Затемъ вновь весь сосудъ, кроме твхъ частей, которыя не нуждаются въ поливѣ (напр. чаще всего, кром'в наружной стороны днища или донышка), покрываютъ сплошь, обливая и рисунокъ, и фоны, и нѣсколько уже высохшую бѣлую обмазку



Рис. 9. Чашка изъ Өеодосін. Пзъ раскопокъ А. Л. Бертье-Делагарда.



Рис. 10. Внутренній рисуновъ Өеодосійской чашки (рис. 9).

прозрачною свинцовою глазурью или поливою и подвергають обжогу. Уже въ этой поливъ, которая всегда въ основани должна быть прозрачна, прибавляють для цвета различныя мъдныя соли, впускають зеленый цвъть, чаще всего, а также и другіе оттънки, которые распускають вы прежнихы тонахы и вы былой нижней обмазкы, варіируя оты просто былой краски до коричневой и синей, темныхъ оттенковъ и пр. Но, помимо этого, белая обмазка бываеть въ этотъ періодъ особенно часто светложелтаго, палеваго цвета, или даже оттенка желтоватаго, бледнаго хрома, также въ грубой посуде цвета желтой и краспой охры; или же по палевому общему тону вкраплены пятна, полосы, глазки коричневаго, темно-земнозеленаго, желтаго, а иногда разнообразно пестрыхъ цвътовъ, подражающихъ пестрому мрамору, слоистой яшмь и пр. Также по бълому фону дълаются иногда пурпуровые разводы съ желтыми бордюрами—явпое подражаніе дорогимъ пурпуровымъ тканямъ съ золотомъ, но это случаи ръдкіе; напротивъ того, весьма многочисленъ рядъ сосудовъ, въ которыхъ, вмъсто бълой покраски, примъняется обыкновенная (съ нашей точки зрънія, въ современной русской народной горшечной промышленности) прозрачпая, свинцовая полива, стекловиднаго характера, но съ примъсью извъстныхъ солей, получившая зеленый цвътъ, то, что называлось цъпина, свътло и темно-зеленаго цвъта, цвъта травы, яри, и особенно индиговаго оттънка — собственно цънины.



Рис. 11. Блюдо изъ Херсонеса. Срв. отд. Эрмитажа,

Въ этихъ сосудахъ и рисунокъ, конечно, грубъ, часто ограничивается рельефными орнаментами, звъринаго, геометрическаго типа, грубо вытиснутыми и съ трудомъ различимыми, а иногда и вовсе нътъ рисунка или же онъ ограничивается какими либо кружечками, пятнами и т. под. Наоборотъ, наибольшею тонкостью рисунка отличаются черепки съ свѣтло-голубою поливою, цвъта бирюзы, съ черными рисунками, но эти черепки, встрвчающіеся въ херсонесской посудь, ръдки.

Ковсему этому должно прибавить, что во многихъ сосудахъ Херсонеса и Өео-

досіи наблюдается и металлическій отблескъ, или извѣстная металлическая бѣлаго цвѣта глазурь, дающая радужные отливы, но все это въ слабой сравнительно степени, и хотя заслуживаетъ высокаго впиманія въ исторіи подобной посуды на Востокѣ и Западѣ, однако, въ данномъ сочиненіи можетъ быть только кратко упомянуто.

Для нашей же задачи важны не техническія особенности южно-русской поливы, но ея сюжеты и ихъ стиль. Въ силу порученія Имп. Археологической Коммиссіи приготовить къ



Рис. 12. Чашка изъ Өеодосіи. Собраніе А. Л. Бертье-Делагарда.

изданію эти находки, мы могли ознакомиться съ любопытною техникою сосудовъ и самой поливы, то простівшихъ, примитивныхъ свойствъ, то съ загадочнымъ доселів металлическимъ отблескомъ, и съ разнообразными сюжетами сосудовъ, вводящеми насъ не только въ оригипальный міръ, гді существовало и свое преданіе, и свое творчество, и свои візковые народные вкусы, и временныя моды. Мы находимъ здівсь царя на охоті и пирующаго (рис. 11), какъ на чаші Хозроя и на плафонахъ Палатинской капіслы въ Палермо, и всадника подобнаго Димитрію великомученику, и святаго воина въ латахъ, но главный видъ изображеній относится къ животному міру. Этотъ животный міръ древнеазіатскаго происхожденія: схематическіе типы льва (рис. 12 и 13), хищной птицы, рыбъ, голубя; изъ монстровъ — грифы бьющіеся или грифъ въ схваткі со змічею (рис. 14). Замічательны изображенія Сприновъ.



Рпс. 13. Рисуновъ внутри чашки (рис. 12) изъ Өеодосін.



Рис. 14. Блюдо изъ Херсонеса, Импер. Эрмитажъ.

Изъ растительнаго міра характерны цвѣты и культурныя формы домашнихъ растеній и цвѣтовъ, идущія изъ Персіи. Но наиболье обильны плетенія и геометрическій синтаксисъ всевозможныхъ зигзаговъ, полосъ, разводовъ, волють, волнъ, звѣздъ, крестовъ, розетокъ, арабскихъ полигоновъ, арабесокъ всякаго рода. Весь этотъ синтаксисъ въ цѣломъ не принадлежитъ ни сассанидскому искусству, хотя древнѣйшіе его образцы мы имѣемъ въ поливныхъ сосудахъ изъ Рея (въ Британскомъ и Кенсингтонскомъ музеяхъ) 1) и Решта, ни арабскому, хотя многіе типы повторяются посудою мавританскою, ни также византійскому, хотя мы здѣсь находимъ и монограммы христіанскихъ именъ и имена Святыхъ на днѣ чашекъ. По обычаю и здѣсь производство посуды, въ началѣ привозной, затѣмъ стало мѣстнымъ, хотя, конечно, первое время она исполнялась руками пріѣзжихъ мастеровъ изъ Малой Азіи или Сиріи.

Самое важное для насъ обстоятельство заключается именно въ этомъ сліяніи византійскаго (собственно греческаго, чтобы точнёе сказать) и восточнаго искусства. Было бы слишкомъ долго входить въ разсмотрёніе того, какое именно восточное искусство здёсь участвовало, къ какому воззрёнію слёдуеть нынё примкнуть въ вопросё о сущности арабскаго стиля: признать ли Персію или Египетъ во глав'в движенія и творцомъ этого стиля, но для нашей задачи это было бы излишне. Достаточно указать на аналогіи херсонесскихъ и ееодосійскихъ блюдъ съ персидскими блюдами (разнаго происхожденія) ХІІІ в'єка, чтобы уб'єдиться въ томъ, что наши блюда носять несравненно бол'є древній восточный характеръ, а что



Рис. 15. Фрагментъ тарелки изъ Өеодосія.

Рис. 16. Кусокъ блюдца изъ Осодосій.

<sup>&#</sup>x27;) Припомнимъ арабскаго писателя X въка, въ сборникъ г. Гаркави Сказанія мусульманских писателей о славянскі и русских 1870 г., стр. 251, что славянскіе купцы, плаван по Каспійскому морю, когда отправляются съ товарами на Востокъ, пристають въ Реб: «удивительно, что этоть городь есть складочное мъсто всего міра».

касается византійскаго ихъ типа, въ этомъ насъ убъждають многочисленныя христіанскія (рис. 15, 16, 17) монограммы, кресты и византійская орнаментика. Такимъ образомъ, въ новомъ атласв коллекцій Годмена по персидской керамикѣ 1), издаваемые нынѣ впервые сосуды представляють, прежде всего, ту же технику, что и наши херсонесскія и осодосійскія, если только исключить насколько болбе развитыхъ тицовъ, и по времени, пожалуй, болье позднихъ. Мы встрвчаемъ, далье, одинаковые или близкіе къ нашимъ сюжеты 2) и сходный, а иногда и тождественный стиль 3). Напротивъ того, изданные тамъ же, для сравненія, сосуды (въ черепкахъ) изъ находокъ Эфеса, Анинъ, Салоникъ, Мирины отли-



Рис. 17. Кусокъ блюдечка изъ Өеодосіи.

чаются чисто византійскимь типомь, орнаментикою поздне-византійскаго стиля; ни зверей, ни темь болье—звъринаго стиля здъсь нъть и орнаменты изъ лиственныхъ разводовъ, илетеній смыняются только фигурками зайца, рыбы и пр. Животный міръ возвращается въ находкахъ Фостата близь Каира, вивств съ арабесками, и туть-же наблюдается видимое родство съ южнорус-



Рис. 18. Изъ спрійской рукописи 768 г. Афросіабѣ близь Самарканда. Рис. 19. Изъ спрійской рук. 768 г.

скими находками. Позволяемъ себъ, впредь до подробнаго анализа другихъ серій замічательныхъ и не изданныхъ памятниковь, считать пока доказаннымь, что въ этомъ корсунскомъ деле было на половину столько же греческого, сколько и во-

сточныхъ элементовъ, откуда бы они ни пришли, изъ Египта черезъ Спрію и Кавказъ, или изъ Персіи черезъ Каспійскую торговлю. Такъ, для примъра изъ того же періода Х—ХІІ стольтій можемъ кратко указать на поразительное стильное сходство нѣкоторыхъ антропоморфическихъ сосудовъ и терракоттовыхъ фигурокъ Өеодосіи (находки 1895 г.) съ терракоттами, найденными въ



<sup>&#</sup>x27;) Wallis, H. The Godman collection. Persian ceramic Art. The XIII Century lustred vases. gr. 4. 96 pp. текста и 46 таблицъ, London, 1891.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ibid. табл. III, XIII, XVIII, XXI, XXҮIII.

i) Ibid. табл. III, VI, VII, XIII, XXVIII.



Рис. 20 Изъ коптской рукописи IX в.



Рис. 21. Изъ коптской рук. ІХ-Х в.



Рис. 22. Изъ коптскаго «Евангелія» VIII в.



Рис. 23. Донышко изъ Херсонеса.

Но еще большей наглядности достигаеть аналогія въ изображеніяхъ животнаго міра: таковы драконы и грифоны, львы и прочіе хищники, въ ихъ изображеніяхъ въ коптскихъ рукописяхъ и на херсонесскихъ сосудахъ. Приводимъ, по этому, нѣсколько фигуръ птицъ (рис. 18—22) изъ сирійскихъ и коптскихъ рукописей VIII—X стол. 1): эти фигурки повторены серебряными кувшинами и блюдами съ арабскими надписями и херсонесскими глиняными сосудами (рис. 23).

Мы можемъ, безъ особаго риска, догадываться уже теперь, что и бронзовые рукомойники (aquamanilia) церковнаго употребленія въ видѣ грифоновъ, львовъ, химеръ, всадниковъ, кентавровъ и пр., образцы которыхъ встрѣчены въ кладахъ: Кіева (Житомирская улица, см. ниже) и Гпѣзъ

дова, также Кавказа (въ собраніи Г. Д. Филимонова), равно какъ въ древностяхъ Шведіп и Даніи, и которыя за тёмъ нашли себ'є продолженіе въ изд'єліяхъ Аугсбурга и Нюренберга,—

<sup>1)</sup> Благодаря ученой проницательности В. В. Стасова, всё эти детали, столь важныя для исторіи искусства, находятся исключительно въ его Славянскомъ и восточномъ орнаменть, 1887, таб. 126, 133.

что и эти бронзы вывозились на Русь изъ Корсуня, вивств съ сосудами, колоколами (упомипаемыми въ летописи подъ 6970 г.) и прочею церковною утварью. Въ Музев Кордовы имвется бронзовый водолей очень большаго сравнительно размъра, найденный въ Medina az-Zahirá—меств предполагаемыхъ развалинъ дворца.

Всёмъ извёстны «корсунскіе» складные кресты—тёльники, находимые доселё въ землё въ Херсонесь, Өеодосіи, Оріандё (имёніе вел. кн. Константина Николаевича близь Ялты), Судакь, Керчи и въ Кіевь. Дальнейшаго ихъ распространенія не знаемъ і), а по времени можемъ считать эти кресты издёліями VIII—XII столетій. Извёстно, что есть древнейшій типъ съ инкрустаціями серебромъ и оловомъ, далье съ глубокою резьбою (но всегда безъ эмали), съ горельефомъ, и типъ боле поздній, съ барельефнымъ Распятіемъ и пр. Множество тёльныхъ крестиковъ X—XII стол., встречаемыхъ и въ кладахъ, и въ ризницахъ Россіи и собраніяхъ, изъ различныхъ яшмъ, серпентина, халпедона, въ золотой сканной оправе, также, навёрно, происходятъ изъ Корсуня, почему мы и будемъ называть ихъ далее «корсунскими тёльниками».

Вотъ почему, встръчая напр. въ курганъ Кіевской губ. 2), бронзовое кадило въ видъ чаши съ грубыми рельефными фигурами четырехъ евангелистовъ по ея гранямъ, мы объясняемъ себъ это странное явленіе въ VIII—IX въкъ корсунскимъ привозомъ. Конечно, пока только клады, какъ увидимъ ниже, даютъ намъ подобные предметы, и за отсутствіемъ раскопокъ на мъстъ пепелищъ и древнихъ церквей (кромъ Рязани и Владиміра Волынскаго), мы должны довольствоваться догадками.

Мы избираемъ изъ херсонесскихъ крестовъ складней четыре характерныхъ образца, найденные въ 1890-хъ годахъ. На одномъ (рис. 24) изъ нихъ, заслуживающемъ болѣе подробнаго изслѣдованія, сохранившемся только въ обратной половинѣ, тончайшею рѣзьбою и неизвѣстною намъ инкрустацією выполнены: сверху Вознесеніе на рукахъ 4 ангеловъ, въ миндалевидномъ ореолѣ,



Рис. 24. Кресть—половина складия изъ Херсонеса. Импер. Эрмитажъ.

<sup>1)</sup> Въ наданін: Memorie storieo—critiche intorno la vita di S. Marco Evangelista di Leonardo Conte Manin, Venezia, 1835, 4°, стр. 23, таблица V, рис. 1 нередаеть, что при вскрытіи мощей евангелиста въ 1811 году, быль найдень бронзовый кресть складень, тождественной формы, наполненный святыми мощами, и что въ Венеціи, въ церкви S. Canciano, сохраняется бронзовый же складень кресть, съ объихъ сторонъ покрытый изображеніями, и найденный на тълъ св. Максима, когда его мощи были перенесены изъ Истріи въ Венецію; изъ двухъ случаєвъ этого въ Венеціанской церкви св. Марка и другаго въ ц. Цельса въ Миланъ, можно заключить, что кресты были положены участвовавшими въ перенесеніи мощей епископами и отдъльно присоединены къ мощамъ въ мраморномъ ящикъ.

<sup>2)</sup> В. Б. Антоновичь, *Карта Кіев. губ.*, стр. 130: въ окрестности Тальке Уманьскаго увзда, въ курганв; при скелетахъ были найдены: потиновыя веркала, золотое кольцо, броизовая серьга; желевные: топоръ, ножики, стремена, удила, огнива, ножницы. У ногь: мъдные кувшины и въ одномъ случат мъдная кадильница византійскаго издълія съ изображеніемъ 4 евангелистовъ.



Рис. 25. Складень пвъ Херсонеса. Об.

Рис. 26. Складень изъ Херсонеса.

Господа I. Христа; въ срединъ Божія Матерь на престоль, держащая Младенца (престола не видно), по сторонамъ надпись IANAЛНУ,—Вознесеніе. По сторонамъ, на рукавахъ, 12 апостоловъ, какъ бы идущихъ къ Богоматери. Замъчательное сочетапіе Богородицы — Церкви въ «Вознесеніи» съ Богоматерью, держащею Младенца. Внизу МЭТМРСФ—Метароровок и сцена Преображенія въ миндалинъ съ Петромъ и Павломъ и три фигурки Апостоловъ внизу по грудь.

Второй кресть представляеть рельефное изображеніе: Распятаго въ колобій, маленькихъ фигуръ, по сторонамъ, Іоанна и Маріи, наверху солнца и луны; на обороть (рис. 25) Богородицы оранты и въ медальонахъ четырехъ Евангелистовъ. Кто знаетъ сколько нибудь стиль сирійскихъ и коптскихъ бронзъ и ръзныхъ издълій изъ слоновой кости, тотъ легко откроетъ родство съ ними нашего херсонесскаго креста.

Третій образець корсунскаго складня (рис. 26) соединяеть рельефъ съ византійскою черневою выкладкою по глубокой рѣзьбѣ: на оборотѣ креста изображена Богоматерь «Одигитрія», съ Младенцемъ, стоящая, и три Евангелиста въ медальонахъ.

Четвертый корсунскій кресть выполнень різьбою и наколомь, по різьбів—черпью, но она вся выкрошилась; представляеть (рис. 27) Распятаго въ препоясаціи, и погрудь Марію и Іоанна скорбящихь, съ грубыми надписями ихъ именъ.



Рис. 27. Складень изъ Херсонеса.

Рис. 28. Кресть-складень изъ Кіева.

Затёмъ, рисунки 28 и 29 представляють корсунскій кресть, найденный въ Кіевѣ, по Холевой улицѣ, въ 1893 году: рисунокъ выполненъ здѣсь хорошею рѣзьбою, наколомъ, еще въ стилѣ IX—X столѣтій, отличается чрезвычайною характерностью. Корсунское происхожденіе въѣ сомнѣнія.

Затемъ, намъ много говорять о «Корсунской» святыне наши преданія, но, какъ всякое преданіе, данныя ихъ крайне смутны. Намъ перечисляють множество корсунскихъ «по преданію» иконъ и древностей въ Новгороде: но и Мстиславово Евангеліе, и кресть Антонія, все это или цареградскія произведенія, или позднейшія; корсунскія иконы—просто всякихъ «греческихъ» писемъ, стенопись— «цареградская» — даже по словамъ летописи. Знаменитыя Корсунскія врата Св. Софіи Новгородской і) получили такое названіе или отъ «Корсунской паперти», у которой опе стоять и которая это имя получила отъ своей иконописи (1350 г.), или отъ своего арханзма, или же по недоразумёнію и смёшенію съ другими. Такъ наз. кор-

<sup>1)</sup> Аделунга Корсунскія ерата; Макарія Археологическое описаніе церк. древ. въ Повгородъ I, 54—5, II, 269 след. Указатель Историческаго музея въ Москвъ, 2-е изд., 1893, стр. 551.



Рис. 29. Кіевскій складень. Об.

сунскія врата сдёланы въ Магдебургі, гді быль еп. Вихманъ († 1192), на нихъ изображенный. Но такъ какъ было преданіе о привозв врать изъ Корсуня (впрочемъ, поздиве), и такъ какъ еще Герберштейну сообщали это имя (можетъ быть, именно по ихъ древнему типу), то извъстный И. Е. Забълинъ полагаетъ, что произошло смъшеніе: подлинно Корсунскими вратами должно считать тв врата, которыя нынв называють Сигтунскими и которыя по характеру, действительно, тождественной орнаментаціи и техники съ византійскими вратами Равелло, Салерно, Амальфи и пр. въ Италіи. Однако, этому разрѣшенію вопроса препятствуеть то, что Сигтунскія врата были вывезены изъ шведской столицы Сигтуны при озеръ Меляри въ Новгородъ уже въ 1187 году, стало быть, онв не могли быть корсунскими, а называемыя таковыми могли быть привезены только въ XIII въкъ. И, наконецъ, именно Сигтунскія врата выполнены въ техник X—XI ст., какъ и корсунскіе складные кресты съ резьбою.

Переходя, затѣмъ, въ XI столѣтіе, мы встрѣчаемъ обширнѣйшее и важнѣйшее вліяніе византійскаго искусства и культуры на древнюю

Русь и даже, ради точности, должны бы были называть всю вторую половину великокияжескаго или домонгольскаго періода, въ частности XI и XII стольтія, періодомъ руссковизантійскаго испусства или, по крайней мёрё, русско-византійских древностей. Первый терминь можеть быть допущень, однако, лишь вь отдаленномъ будущемь, когда съ достаточною близостью будуть извёстны всё особенности, принадлежащія византійскому искусству на его новомъ поприщё, въ южной Россіи, въ частности, въ Кіевё, Чернигові, Рязанской, Суздальской областяхъ, не только по перемёнё сюжетовь, типовь и формъ, но и по свойствамь техническимъ (объ эмали и филиграни мы говоримъ теперь же). Что касается втораго термина, то онь находить себё частное оправданіе въ указаніяхъ, сділанныхъ историками, для политической сферы, торговыхъ отношеній, общегражданскаго просвёщенія и особенно церковнаго, а общее объясненіе такого термина дается въ результатё издаваемаго пыпів изсліддованія о кладахъ.

Но въ это изслѣдованіе не могутъ войти, по самому его объему и содержанію, важнѣйшія историческія стороны художественнаго вліянія на Русь Византіи въ сферѣ храмовой архитек-

туры, церковной утвари, въ области религіозныхь обрядовь, церемоніаловь и облаченій, во всёхь, наконець, отдёлахь искусства и стиля монументальнаго, иконописи, декоративныхъ росписей, мраморныхъ колоннъ, капителей и украшеній, облицовокъ, мусійной стёнописи и пр. и пр. Прадва, именно въ этой наиболёе показной и высшей средё монументальнаго искусства оказывается паиболёе труднымь отличить византійскій типь отъ его русскаго варіанта, и пока приходится принимать, согласно съ скудными и темными свидётельствами лётописей, что всё произведенія монументальнаго искусства выполнялись у насъ Греками, выписными или наёзжими мастерами и артелями, или подрядчиками изъ Византіи, при чемъ мраморы привозились изъ проконнесскихъ ломокъ уже вполнё отдёланными, а мусія покупалась пудами въ Константинополё, о чемъ также есть прямыя ісвидётельства, и исполнялась на мёстё мозаичистами изъ Перы.

Напротивъ того, останавливаясь только на мелкихъ предметахъ изъ разряда бытовых личных уборовъ, составляющихъ главное (хотя далеко не единственное) содержаніе кладовъ домонгольскаго періода, мы, какъ окажется ниже, наиболье близко подходимъ къ самому существу взаимныхъ отношеній русской бытовой и художественной почвы и византійскаго на ней посьва, въ томъ смысль, что черезъ изученіе этихъ мелкихъ уборовъ и украшеній приходимъ къ познанію, въ чемъ именно нуждалась русская земля, что брала отъ византійской культуры, какъ видонзмыняла принятое, какой смысль и значеніе придавала своимъ заимствованіямъ и пр. Путь къ этому изученію долженъ лежать, прежде всего, черезъ отдыль техническихъ пріемовъ и усовершенствованій, принятыхъ отъ Византіи.

Конечно, на первомъ мѣстѣ должна стоять техника перегородчатой эмали. Мы уже имѣли поводъ ранѣе разсмотрѣть во всѣхъ подробностяхъ эту технику въ особомъ сочиненіи, посвященномъ византійской эмали, съ небывалою роскошью изданномъ главнымъ собирателемъ эмалей А. В. Звенигородскимъ ¹), а потому, изложивъ кратко техническую характеристику эмали въ X—XI столѣтіяхъ, когда она стала извѣстна въ Россіи, перейдемъ прямо къ тѣмъ техническимъ особенностямъ, какія она пріобрѣла на новой русской почвѣ.

Мы знаемъ, что уже съ самымъ началомъ X вѣка эмаль развивается въ Византіи особенно широко, усваиваетъ себѣ почти всѣ существующіе въ перегородчатой эмали пріемы и техническіе процессы, обогащается высшимъ разнообразіемъ цвѣтовъ и тоновъ, подъ давленіемъ восточныхъ, воспринятыхъ Византіею вкусовъ, искавшихъ многоцвѣтности, пестроты красокъ, и становится особымъ искусствомъ. Прежде ограниченная орнаментальною сферою, эмалевая живопись, отчасти подъ условіемъ иконоборства, вызвавшаго появленіе мелкихъ образковъ, тѣльниковъ, но главное, благодаря тѣмъ-же вкусамъ, вошла въ употребленіе для священныхъ изображеній, хотя, быть можетъ, именно иконоборству она обязана была своею обширною практикою. Весьма важно, что появленіе эмалевой иконописи не съузило, а расширило производство, за которымъ все же осталась его орнаментальная сфера, столь блиста-

<sup>1)</sup> Исторія и памятники византійской эмали. Собранів А. В. Звенигородскаго. 1889—1895.

тельно представленная киворіемъ и особенно престоломъ Св. Софіи Константинопольской и причина этого расширенія лежала столько же во внутреннихъ условіяхъ самой византійской иконописи, къ этому времени какъ бы посп'єшившей выработать свои шаблоны, сколько въ техническомъ совершенствъ эмалевой техники. Какъ многочисленны были ёрүх уоргота или финифти во времена Константина Багрянороднаго, имвемъ мпожество указаній въ его сочиненіяхъ: императорская казна и ризницы столичныхъ церквей изобиловали подобными издъліями, торжественно выставлявшимися на праздникахъ и во время посольскихъ пріемовъ въ золотой Палать. Тв же изділія находились въ продажі у ювелировъ и міняль, обязательно доставлявшихь во дворець, на случаи особенно торжествепнаго убранства его залъ, свои лучшія вещи. Въ это время эмалью укращали и церковную утварь, потиры и дискосы, кресты и оклады, но также и пиршественныя чаши, блюда, оружіе, предметы личнаго мужскаго и женскаго убора и лошадиную сбрую. Многочисленность эмалевыхъ издёлій, сохранившихся до насъ именно отъ X—XI стол., всего лучше удостоверяеть насъ въ томъ, что это не была секретная техника, составлявшая монополію византійскаго двора, такъ какъ мы имбемъ прямыя свидетельства о широкой торговле въ Византіи, быть можеть именно въ Пере (Перамъ, «Парамшино (?) дѣло») эмалями или финифтями. Это было художественное ремесло, разошедшееся на востокъ и западъ: въ Кіевъ и Грувію, Сіверную Италію и Южную Германію, а по догадкамъ некоторыхъ изследователей, даже въ Персію и Индію. Эмальерь быль въ то время и ювелирь и золотыхь дёль мастерь: онь самь приготовляль волотой листь для устройства на немъ перегородчатой эмали. Этотъ листъ могъ быть толще и тоньше, смотря по величинъ вещи, по составу золота; этоть листь загибался съ краевъ, по требуемой формъ предмета, образка, куска орнамента и пр., и образовывалъ своего рода лоточекъ. Затемъ по внутренней его сторонв или по дну выполнялся шиломъ рисунокъ въ видв пунктира, и затвмъ, следуя по линіямъ пакола, эмальерь выкладываль по нимь весь контурь изображеній тонкими золотыми ленточками, наръзанными по толщинъ будущаго слоя эмали, устанавливая ихъ на ребро въ видъ перегородочекъ для наложенія внутрь ихъ слоевъ эмалеваго порошка разныхъ цвётовъ.

Понятно, высшая тщательность и цеховая ловкость требовалась здёсь отъ мастера, и отсюда легко отличить чисто византійскую работу и константинопольскую эмалевую пластинку отъ русской или напр. грузинской, въ которой ленточки бывають порваны, заходять концами одна за другую, измяты, грубо вырѣзаны и проч. Толщина эмалеваго слоя и соотвѣтственная вышина нерегородочекъ помогаеть отличать блестящую работу X или XI стол. отъ издѣлій временъ упадка эмалей въ XII и XIII вѣкахъ въ самой Византіи. Вещи особенно тонкія не превышають иногда толщины слоя въ полмиллиметра, вещи погрубѣе бывають въ два миллиметра. Главное достоинство византійскихъ эмалей въ гармоніи красокъ, чистотѣ и интенсивности тоновъ, а главный недостатокъ въ отсутствіи рельефа и моделлировки и въ схематизмѣ фигуръ и особенно драпировокъ. Но, затѣмъ, достоинство эмалевыхъ красокъ сосредоточивается въ ихъ илавильной годности: многія краски темнѣютъ, мѣпяютъ цвѣта, подвергаясь обжогу вмѣстѣ съ другими столь тугонлавкими, что онѣ еще не расплавились, когда тѣ успѣли сгорѣть. Топы

красокъ отчасти дёло умёнья, отчасти случая. Такъ въ византійскихъ эмаляхъ особенно поражаеть красота, телесность цвета тела на рукахъ, ликахъ, но, вместе съ темъ, чистый телесный тонь, съ легкимъ розоватымъ и оливковымъ оттенкомъ, встречается только въ 10-мъ и первой половинъ 11-го въка, а позже составляетъ случайность. Извъстную особенность древнъйшихъ эмалей составляють также прозрачныя изумрудныя эмали и молочно бёлая краска для тёла. Наконецъ, аллыяжь золота также играеть видную роль въ исполненіи: въ Византіи для большихъ эмалевыхъ работъ употреблялся сильный процентъ примѣси: 20°/о серебра на 80°/о золота, и въ русскихъ работахъ (Кіева, Рязани и пр.) также встрвчаемъ въ эмаляхъ это низкопробное золото, и во Владимірскомъ кладѣ оно доходить до 70°/<sub>о</sub> золота. Заключительнымъ процессомъ эмалеваго производства представляется шлифовка готовой послів обжога эмалевой поверхности. Эта шлифовка или полировка эмалей достигала у византійскихъ мастеровъ высокаго совершенства, подобнаго шлифовкъ драгоцънныхъ камней, и это причина, почему иныя эмалевыя древности, даже вынутыя изъ земли, послѣ тысячельтняго въ ней пребыванія, оказываются сохранившими свою зеркальную поверхность, тогда какъ другія, не будучи разрушены, стали уже неразличимы. Такъ, въ русскихъ эмалевыхъ вещахъ, найденныхъ рядомъ съ византійскими въ Рязанскомъ клад 1822 года, наблюдается, какъ увидимъ, наибольшая степень разрушенія, и вмъсть съ тьмъ, упадокъ рисунка, грубость орнамента, нечистыя краски и пр. II притомъ, въ томь же клад'є нікоторыя эмали, хотя и русской работы, лучше другихь исполнены и соотвітственно лучше сохранились, тогда какъ напр. образокъ Богоматери отличается грубостью рисунка, техники и неузнаваемостью красокъ, совершенно утратившихъ свои цвъта. Точно также мы увидимъ любопытную разницу въ эмадевой техникъ двухъ кіевскихъ кладовъ отъ 1880 года и 1885 года: даже толщина употребленныхъ слоевъ ръзко разнится въ обоихъ, а также оттънки красокъ и шлифовки, особенно синяго цвъта, сохранившаго первоначальную чистоту и яркость. Впрочемъ, всё многоразличныя особенности русскихъ эмалей мы будемъ описывать на самыхъ памятникахъ ниже.

Второй замѣчательный видъ техники въ древне-русскихъ издѣліяхъ, развившихся подъ вліяніемъ Византіи, составляетъ сканъ, сканъ, сканъю (отъ глагода съкати, сучить), въ простѣйшемъ видѣ существовавшая почти всегда въ народномъ художествѣ, но выработавшая въ XI—XII столѣтіи способы особо утонченные и совершенные. Если Скандинавскіе археологи находятъ господство простой скани въ русскихъ древностяхъ утомительно однообразнымъ, то имъ можно указать на Рязанскій кладъ 1822 года и Мономахову шапку, какъ на произведенія высоко художественныя. Очевидно, дѣло не въ выборѣ способовъ и пріемовъ, но въ ихъ усвоеніи и развитіи, умѣньи примѣнить на дѣлѣ извѣстный рисунокъ и открыть наиболѣе удачную компоновку. Простѣйшая скань въ античныхъ вещахъ кажется весьма изящною, а въ варварскихъ издѣліяхъ прирейнскихъ и особенно Англіи, грубою и неуклюжею, также какъ утонченная филигрань XI и XII вѣка въ Россіи и Южной Германіи даетъ художественныя работы, а современныя закавказскія работы того же типа представляются утрированными.

Лабарть, въ своей «исторіи промышленныхъ искусствъ» 1) знаетъ особенное развитіе скани или, какъ онъ называеть по обычному западному термину, филиграпи въ Венеціи: а именно, по указаніямъ Занетти и инвентарей, Венеція особенно славилась своею филигранью около XII стольтія и даже особый видь ея opus entrecoseum, достигавшій даже изображенія фигуръ, назывался opus veneticum; а драгоцівнные камни на кресть аб. Сугерія были посажены «sur grands fermilletz d'or doubles à jour de façon de Venise». Однако, и въ Германіи этоть типь филиграни утвердился также въ XII стольтій, и между нісколькими замічательными образцами мы можемъ указать напр. на три оклада Евангелія въ ризницъ собора въ Трирѣ именно XII столѣтія; а превосходное, по своей точности, описаніе 2) говорить объ одномъ окладъ слъдующее: «ювелирныя пластинки (окладъ состоитъ изъ эмалевыхъ пластинокъ и бордюра, покрытаго сканью и камнями) представляють, неизмённо, по полю филиграневыхъ разводовъ, которыхъ усики оканчиваются въ виде шляпки гвоздика, каждая одно крупное центральное гнъздо, окруженное восемью малыми». Камни разнообразны: сафиры, рубины, изумруды, яхонты, также стекла и пасты. Какое обиліе камней, можно видёть изъ того, что на лицевой сторонъ одного оклада описаніе насчитываеть ихъ 228; центральныя гивада адвсь укрвилены помощью лапокъ, вырванныхъ трилистникомъ; формы камней безразличны: круглыя, овальныя, продолговатыя, треугольныя и пр. встречаются рядомъ. Но здесь скань ограничивается одною золотою или серебряною нитью, которая одна своими изгибами образуетъ волюты, стало быть, представлена процессомъ спеціально древнимъ и всегда остававшимся болье или менье въ употреблении.

Напротивъ того, вещи Рязанскаго клада 1822 г. (см. ниже) представляють совершенно иную технику: а именно ихъ филигрань исполнена посредствомъ свитыхъ, ссученыхъ или скрученныхъ золотыхъ нитей, по двѣ нити въ каждой веревочкѣ, и притомъ скрученныхъ настолько круто, столь тѣсными спиралями, насколько это возможно сдѣлать; это и есть собственно сканъ, во Франціи (въ XIII в.) filigrane cordé ³); затѣмъ эту веревочку сплющивали молотомъ въ ленточку, и тогда ея верхняя каемка представляла подобіе зерневой нити, или собственно филиграни ⁴). Наконецъ, въ медальонахъ клада скань расположена, такъ сказать, ажурно, т. е. припаяна и ко дну и по проложенной уже по дну скани, что придаетъ всему рисунку особую красоту и блескъ. Подобная техника блистательно примѣнена на Pala d'ого Венеціанскаго св. Марка и также на нѣкоторыхъ предметахъ древности XI—XII стол. (?), по преданію будто бы принадлежавшихъ Карлу Великому <sup>5</sup>). Начало этой техники, видимо, въ варварскомъ способѣ

<sup>1)</sup> Histoire des arts industriels, 1864, II p. 276-7.

<sup>2)</sup> Léon Palustre et X. Barbier de Montault. Le Trésor de Trèves. 30 pl. en phototypie. Paris. s. a., pl. XI, XIII, XIV.

<sup>3)</sup> Совершенно точное описаніе способа въ словарѣ Виктора Гея, Glossaire archéologiques I, P. 1887: filigrane cordé, obtenu par la torsion préalable de deux fils métalliques aplatis au marteau de façon à présenter sur les tranches un grènetis oblique et allongé. Въ древнерусской техникѣ также упоминаются: веревочки витыя и городчатыя.

<sup>4)</sup> Исправляя попутно описаніе Рязанскаго клада въ изданной нынѣ «Описи Оружейной Палаты», скажемъ, что филигрань его не имѣетъ ничего общаго съ техникою украшеній Моноиаховой шапки: тамъ филигрань выполнена тонкими ленточками, нарѣзанными изъ гладкаго листа, подобно перегородчатымъ эмалямъ.

<sup>5)</sup> Lasteyrie, L'orfévrerie, 1875 fig. 20, 21; Fontenay, Les bijoux anciens et modernes. Paris 1887, p. 185.

укращать поверхность нар'взанными изъ золотаго листа лентами, изъ которыхъ набираются цв'вты, листья, затёмъ перегибаются и припаиваются въ живописномъ и богатомъ рисунк'в: такого рода начало мы находимъ напр. въ знаменитомъ реликваріи зуба и волосъ Св. Іоапна Предтечи въ ризниці собора Монцы, который, однакоже, напрасно относять ко времени королевы Теодолинды (начало VII в'вка), такъ какъ онъ не можеть быть ран'ве ІХ столітія 1).

Мы знаемъ два главныхъ вида скани или филиграни, употребляя пока эти термины въ условномъ ихъ тождествѣ, принятомъ, однако, почти повсюду. На первомъ мѣстѣ стоитъ работа изъ зернистыхъ нитей, или нитей мелкихъ зеренъ, изгибаемыхъ щипчиками и образующихъ бордюры, коймы, а также украшеніе поверхностей и ажурные разводы: это древнее filum granum, filets grenus, grènetis и пр., для насъ собственно филигрань или, пожалуй, зернь. Второй способъ состоитъ въ употребленіи волоченой или тянутой проволоки или нити золотой и серебряной, которою или обматывается напр. мелкая вещь, или украшается поверхность также выкладкою на ней въ различныхъ орнаментальныхъ формахъ. Эта филигрань также древня, какъ и первая, если не древнѣе, судя по тому, что она испоконъ вѣковъ господствовала на древнемъ Востокъ, въ Египтъ, древней Греціи и Этруріи и представила множество блестящихъ произведеній искусства въ издѣліяхъ ювелировъ Сиріи, Малой Азіи, Аоннъ и Тосканы. Эта форма настолько древня, что употребленіе перваго вида собственной филиграни или зерни въ издѣліяхъ эпохи переселенія народовъ, меровингской и пр. мы должны скорѣе объяснять занесенною къ варварамъ временною модою, т. е. своего рода новостью, римскимъ нововведеніемъ.

Но около IX стольтія филигрань изъ волоченой нити является господствующимъ видомъ и создаеть въ искусствъ работы, по истинъ, художественныя; при этомъ, въ древностяхъ Россіи IX—XII стол. мы имъемъ едва ли не лучшіе образцы этого вида. Эта форма всегда существовала въ западной Европъ, но она какъ бы вновь явилась на смъну зерни и собственной филиграни, подъ вліяніемъ восточной торговли, и хотя средневъковыя древности Персіи и Индіи намъ совершенно неизвъстны, но чудныя филигранныя работы новъйшей Индіи, Китая, Персіи и Арменіи извъстны всъмъ въ различныхъ собраніяхъ Европы.

Путемъ привоза издёлій на продажу и распространенія самыхъ способовъ, т. е. привоза волоченыхъ нитей, или появленія мёстнаго мастерства, умёнья волочить проволоку, филигрань перешла съ Востока на отдаленный Сёверъ. Сюда относится любопытный вопросъ, поднятый въ 1880 г. въ Берлинскомъ Обществе Антропологіи, Этнографіи и Первобытной Исторіи 2): «стиль филигранныхъ украшеній въ находкахъ ломанаго серебра (Hacksilber) имёлъ ли вліяніе на украшеніе народныхъ одеждъ позднёйшаго времени въ тёхъ же странахъ, и какія существуютъ доказательства, что эта новейшая филигрань составляетъ подражаніе привозной ІХ—Х-го сто-

<sup>1)</sup> Рисунокъ—очень не точный и поверхностный у Labarte *Hist. des arts ind.* II, р. 118, и описаніе также недостаточное стр. 70—2; ръзные листы не могуть быть названы des filets d'or granulés.

<sup>2)</sup> См. нереводъ Отчета о засъданія по этому вопросу, сдъланный баропомъ В. Г. Тивенгаувеномъ изъ Archiv für Anthropologie. Вd. XIII, Verhandlungen, p. 60—65.

пътія?». Богатые клады серебряных вещей, найденные въ Голштиніи, идущіе изъ конца X стольтія и содержащіе, кромѣ ломаных монеть, остатки прекрасной филиграни, обратили на себя
вниманіе, а сходство въ техникъ и орнаментикъ съ восточными образцами не оставляли сомнънія
въ подражаніи этимъ образцамъ; филигрань составлена здѣсь изъ волоченой проволоки, и этотъ
видъ называли восточною техникою, въ отличіе отъ рѣзаной проволоки франкскихъ фибуль, исполненныхъ перегородчатою эмалью. Померанія богата также кладами серебра въ кускахъ, между
которыми встрѣчаются украшенія съ зернью, гривны и рѣзаныя серебряныя монеты арабскаго
происхожденія, и проф. Р. Вирховъ полагалъ, что торговля арабовъ, направлявшихся черезъ
Астрахань и Булгары на Волгѣ, проходила изъ Перми въ Остзейскій край, Скандинавію, Прибалтійскую Германію до Франкфурта. Вещи эти 1) должны были производить сильное впечатлѣніе, по мнѣнію проф. Вирхова, и «теоретически не трудно понять, что затѣмъ стали придерживаться этихъ художественныхъ произведеній и продолжать примѣненіе ихъ украшеній».

Но большинство высказанныхъ мевній по вопросу сводится къ тому, что клады вещей съ арабскими монетами, содержащіе такого рода художественныя украшенія, должны и происходить сами съ Востока, составлять предметь привоза, при чемъ эти украшенія, мелко изрубленныя, могли употребляться какъ мелкая размённая монета, словомъ, самое серебро это было принято называть «арабскимъ серебромъ». Некоторую оговорку въ пользу северо-германскаго, местнаго происхожденія, сдёлаль Ундсеть, по поводу кладовь острова Готландіи, для кладовь XI и XII стольтій, когда арабскихъ монетъ ньтъ, и опъ замьняются западно-европейскими. Извъстный Монтеліусь отрицаль принципіально, что клады сь арабскими монетами содержать вещи арабскаго издёлія: «онъ уб'єждень, что большее количество украшенныхь филигранью серебряныхъ украшеній въ Стокгольмскомъ музев не арабскаго издёлія, а изготовлены на Свверв. В роятно, филигранная техника IX и X столетій находится въ связи съ золотою филигранью, которую мы уже встрвчаемь какъ на Свеерв, такъ и въ Германіи, на некоторыхъ чрезвычайно красивыхъ произведеніяхъ V и VI вѣка». «Въ доказательство того, что относящіяся къ IX и X ст. серебряныя вещи, съ филигранью, по крайней мърв отчасти неарабскаго издълія, г. Монтеліусъ указываль на некоторыя вещи изъ этихъ кладовъ съ орнаментами, свойственными северу (круглыя фибулы)». «Нужно замітить, что, одновременно съ упомянутыми серебряными филигранными издѣліями IX и X вѣка, на Сѣверѣ встрѣчаются также золотыя украшенія съ филигранью. На островѣ Готландѣ найдено нѣсколько такихъ золотыхъ вещей чрезвычайно тонкой работы». Въ Швеціи найдено нісколько украшенныхъ филигранью серебряныхъ вещей, относящихся къ XII и XIII стол. и находящихся въ связи съ предыдущими. Г. Монтеліусъ «убѣждень въ томъ, что и онв изготовлены на Свверв. Можеть быть, ихъ следуеть считать переходными звеньями между различными филигранными издёліями ІХ и Х вёковъ и тёми, которыя еще до сихъ поръ дѣлаются въ Норвегіи». Весьма важно обстоятельное возраженіе на это мивніе, высказанное Ундсетомъ: онъ сказаль: «Говоря о привозныхъ арабскихъ серебряныхъ

<sup>1)</sup> Вирховъ говорить здёсь о «кладахъ», но мы не ошибемся, надёюсь, если отнесемъ данное обстоятельство не къ открытію ихъ теперь, а къ поступленію въ древности во владёніе поселенцевъ Сёв. Германіи.

украшеніяхь, встрівчающихся въ нашихь кладахь, я употребиль выраженіе «арабскія серебряныя вещи» ради краткости. Вопроса о происхожденіи всіхь этихь вещей, находимыхь вмістів сь арабскими монетами, я не хотіль рішать. Вполнів согласень сь г. Монтеліусомь, что многія изь этихь вещей сділаны на Сіверів; но стиль ихь чужой, отчасти привозный и постоянно сильно отзывается чуждымь вліяціемь. Такимь образомь я полагаю, что уже въ періодь привоза арабскихь монеть и серебряныхь изділій мы можемь подмітить зачатки містной сіверной промышленности, но главную массу серебряныхь украшеній въ этихь кладахь я считаю привозною».

Какъ видно, вопросъ, здѣсь затронутый, тѣмъ труднѣе, чѣмъ онъ важнѣе и существеннѣе, и когда мы представимъ себѣ, что на этотъ вопросъ не дано и не указано возможности какого либо отвѣта, даже въ Швеціи, гдѣ древности начали собирать и изучать уже въ XVII вѣкѣ, то мы поймемъ, насколько было бы не раціонально домогаться рѣшенія того же вопроса въ русскихъ древностяхъ, несравненно болѣе обширныхъ и крайне сложныхъ по множеству разнообразныхъ элементовъ; мы можемъ разсчитывать только получить опредѣленное указаніе той среды, на которой подобные вопросы будутъ рѣшаться, и того пути, по которому можеть направляться изслѣдованіе. Эта среда опредѣляется распространеніемъ извѣстнаго стиля, слѣдовательно, дѣло, нужда даннаго вопроса не въ изученіи бытовой археологіи страны, по ея систематическимъ отдѣламъ, какъ то доселѣ дѣлаютъ археологи Скандинавіи, но въ историческомъ изученіи формы, правда, въ связи съ содержаніемъ, ролью, бытовымъ назначеніемъ предмета, но по ея художественнымъ особенностямъ, отличіямъ отъ предъидущаго и послѣдующаго.

Филигрань разныхъ видовъ составляетъ художественную форму, являющуюся періодически и притомъ въ самыхъ различныхъ мѣстностяхъ, однако, въ иныхъ она удерживается почему то съ особою настойчивостью, и такою страною является Сирія і), страна ювелировъ и золотыхъ дѣлъ мастеровъ. Именно Финикія поставляла древнему міру всю эту массу поразительныхъ по своей тонкости филигранныхъ работъ, находимыхъ на Кипрѣ, Родосѣ, Критѣ и Сардиніи. Изъ Малой Азіи происходили драгоцѣнныя древности Паптикапеи и вообще побережныхъ колоній Чернаго моря. Отсюда также и замѣтная связь разомъ по техникѣ и по сюжетамъ (напр. Персидская Артемида въ извѣстной серіи бляшекъ) издѣлій греческаго Востока и Этруріи, напр. находокъ въ Саеге (коля. Кастеллани), а равно и по формамъ предметовъ убранства — часто указываемыхъ нами сирійскихъ серегъ — калачиками, бляшкамъ и розеткамъ ассирійскаго типа, подвѣснымъ полулушіямъ на монистахъ, фибуламъ съ фризами львовъ, сфинксовъ, крылатыхъ львовъ, золотымъ филиграннымъ бусамъ, серьгамъ съ подвѣсными гиѣздами и пр. А такъ какъ рядомъ находки Кьюзи и Тарквиній, видимо, изъ мѣстныхъ издѣлій, только воспроизводятъ всѣ тонкости филигранной работы сравнительно грубымъ чеканномъ

<sup>1)</sup> Это господство сканныхъ украшеній въ уборахъ и даже перстияхъ можно наблюдать на замъчательной серіи еврейскихъ предметовъ старины и обрядности, собранныхъ Штраусомъ въ музев Клюни въ Парижъ. См. Description des objets d'art religieux, hebraïques, exp. à l'Expos. Univ. de 1878. Poissy. 1878, pl. 6, 8, 12.

и рѣзьбою, и самая филигрань тамъ, гдѣ встрѣчается, не тонка, груба, а вѣнки изъ Castel d'Asso въ Британскомъ музеѣ также подражаютъ и неудачно своимъ чеканомъ формамъ скани и филиграни. Сирійское происхожденіе серьги съ подвѣскою въ видѣ ассирійскаго креста, происходящей изъ Сардиніи, врядъ ли подвержено сомнѣнію; тоже самое—сережки съ подвѣсною гроздью, или жемчужиною, или извѣстныя особенно на Кавказѣ серьги съ шпенькомъ для насаживанія бусы. Эта послѣдняя орнаментальная форма встрѣчается, правда, лишь рѣдко, въ видѣ напръбраслетовъ изъ золотой проволоки съ насаженною на нее золотою филигранною бусою, но по явной связи съ позднѣйшимъ русскимъ типомъ серегъ, также браслетовъ и шейныхъ гривенъ и височныхъ колецъ пріобрѣтаетъ капитальную важность.

Но мы могли бы болве или менве опредвленно отвътить на вопросъ, оставленный Ундсетомъ безъ отвъта: откуда идетъ этотъ филиграневый стиль украшеній. Этотъ стиль явился, вмъсть съ привозными украшеніями, изъ Сиріи и черезъ посредство арабскихъ торговдевъ, снабжавшихъ весь съверо-востокъ варварской Европы VIII — X стольтій металлическими и стеклянными издъліями Сиріи и производствами ея фабрикъ, полотпа, шерсти и шелку.

Что филигрань играла основную роль въ финикійскихъ издёліяхъ, фактъ достаточно извъстный всъмъ, но для насъ важно также и то, что въ этихъ издъліяхъ и драгоцънностяхъ, найденныхъ на Кипръ, мы встръчаемъ филигрань всъхъ трехъ видовъ, т. е. изъ простыхъ нитей, рубчатыхъ и собственно зернистой филиграни 1). Тоже относится къ вещамъ современной Сиріи. Въ средніе в'яка филигрань носила также имя oeuvre de Damas. Между финикійскими собственно и кипрскими украшеніями мы видимъ обильныя височныя кольца спиралью изъ золота, электра, какъ съ изящной отделкою, такъ совершенно гладкія, большія, быть можетъ, служившія браслетами <sup>2</sup>). О томъ, какъ обильны были въ финикійскихъ украшеніяхъ разнообразныя подвъски въ формъ калачика — колта, и какъ, благодаря Сиріи, эта форма распространилась по всей Малой Азіи, Греціи, берегамъ Африки до Марокко, мы им'вли уже случай толковать въ другомъ месте 3), и врядъ ли есть нужда говорить о томъ обиліи украшеній изъ дорогихъ металловъ, какъ то діадемъ, серегъ, ціней, ожерелій и пр., которое представляють намъ финикійскія терракотты. Т'є же указанные типы встречены въ поздне-александрійской торевтике, между предметами древности, происходящими изъ Александріи кипра 4). Къ этому должно добавить, что обычай носить серьги долженъ былъ придти въ Египетъ, гдѣ его въ древности не было, изъ Месопотаміи, гдв онъ быль издревле, черезъ Сирію и Іудею. Что касается спеціально серыги въ форм'в калачика съ утолщеніемъ кольца, или въ вид'в лунницы, то обиліе

<sup>1)</sup> Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité III, pag. 576, fig. 590—1, fig. 601—2; бусы, покрытыя вавитками fig. 604; раде 839.

<sup>2)</sup> Perrot ibid., III fig. 570-3, fig. 217, page 831-2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) См. наше соч. Исторія и памятники византійской эмали, глава IV. Также Perrot ibid., III fig. 576—575, 578—9, 581, 587; IV ср. 446.

<sup>&#</sup>x27;) Schreiber Th., Die alexandrinische Toreutik. Untersuchungen über d. Griech. Goldschmiedekunst im Ptolemaeerreiche. L. 1894, p. 305-8.

разнообразныхъ варіантовъ этого типа побудило дать ему названіе финикійскаго: пісколько паръ сережекъ этого типа найдены были въ Сидонъ Ренаномъ 1).

Еще многочислениве аналогіи (см. выше) между предметами русской древности IX—XI стольтій и современными украшеніями Сиріи, какъ ихъ носять досель въ Дамаскь, Бейруть, Гаурань и безразлично у Друзовъ и Маронитовъ, Бедуиновъ и Сирійцевъ. Здёсь еще доселё въ употребленіи нагрудныя украшенія въ видѣ лунницъ съ подвѣшенными листиками (поталами)<sup>2</sup>), ожерелья изъ полуцилиндрическихъ продольныхъ бляшекъ (о которыхъ мы должны будемъ говорить особо) 3), подвъсныя на толстыхъ цъпяхъ капторги, иногда въ видъ треугольныхъ коробочекъ 4), бляшки-амулеты и желуди на шейныхъ цвияхъ 5), жемчужныя діадемы 6), и, равнымъ образомъ, именно здёсь наиболёе удержались разнообразныя кики, кокошники, колпачки въ женскомъ головномъ уборѣ 7).

Наконецъ, весьма въское указаніе представляется намъ въ тождествъ орнаментальной манеры, которое бросается въ глаза преимущественно въ золотых вещахъ: мы уже указывали на тождество орнаментаціи поясныхь бляшекъ клада изъ Тарса, клада Воронежскаго, клада, найденнаго въ Венгріи и другаго въ Кьюзи (Тоскана). Какъ примерь, столь же поразительный, можемь указать на тождество замічательных серегь изь тончайшей золотой и серебряной филиграни, съ фигурными бусами, иногда птичками, одновременно находимыхъ въ Казанской губерніи, на развалинахъ Болгаръ и въ Калишской губерніи. Между этими находками, несомнівню, должна быть причинная, не случайная связь, какъ есть связь между обиліемъ гривенъ, находимыхъ въ Вятской и въ Витебской губерніяхъ.

Мы уже имѣли случай 8) издать образцы любопытныхъ золотыхъ бляшекъ изъ Ставропольской губерніи, въ видѣ группы ячеекъ для жемчужинъ, окаймленныхъ тончайшею филигранью, въ видъ жгутиковъ или даже собственною сканью, при чемъ группы бляшекъ имъли форму пирамидки или же простой розетки съ шестью ячейками. При этомъ мы приложили рисунокъ совершенно тождественной подвёски въ видё пирамидальной группы пустыхъ круглыхъ ячеекъ съ двумя головками хищныхъ птицъ на верху, изъ Венгріи; при этомъ замътили, что эта мало понятная группа ячеекъ воспроизводить въ варварскомъ преувеличени античную гроздь винограда, послужившую такъ часто, въ видъ художественнаго типа, для всякаго рода подвёсокъ; къ венгерской подвёскё еще прицёплены были снизу полые колокольчики, своимъ типомъ ясно указывая на варварскія формы, намъ изв'єстныя изъ бронзъ Осетіи и с'євернаго пред-

<sup>1)</sup> Fontenay, Les bijoux anciens et modernes. P. 1887. p. 101-103. Ср. тождественные съ указанными въ соч. Шрейбера египетскими древностями типы серегь ів. р. 105—107, найдены въ Сиріи.

<sup>2)</sup> Lortet, La Syrie d'aujourd'hui, Paris, 1884. p. 84, 238. Racinet, Le costume historique, pl. 179.

<sup>3)</sup> Racinet, Le costume historique, pl. 140; Lortet p. 85.

<sup>4)</sup> Lortet, p. 76, 85, 90; Racinet pl. 179, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Lortet, p. 17, 90.

<sup>6)</sup> Lortet, p. 79.

<sup>7)</sup> Lortet, p. 83, 85, 165.

в) Русскія Древности, III, р. 148, ряс. 176—8. Тождественное украшеніе въ указанномъ для древностей Венгрія сборникъ Гампеля, І, таб. 45.

горья Кавказа. Что венгерская вещь, а следовательно, и ставропольская находка, относятся къ VII—VIII столетіямъ, о томъ легко судить по характеру вещей, найденныхъ совмёстно съ венгерскою подвёскою и также по характерному ея типу, не переходящему границы VIII столетія. Ставропольская находка могла бы принадлежать къ вещамъ половецкимъ или хазарскимъ— неизвёстно, но по своему техническому пріему она относится, очевидно, къ греко-восточному искусству, если не прямо къ его издёліямъ.

На ряду съ этою вещью, столь важною въ исторіи восточной филиграни, мы можемъ, нынѣ, предложить (рис. 30) непосредственно за нею слѣдующее и съ нею тѣсно связанное звено—наборъ 34 крохотныхъ (0,009 м. до 0,012 м.) золотыхъ бляшекъ 1), въ видѣ розетокъ, изъ круглаго золотаго листка, на которомъ укрѣплены тончайшею сканью или круглыя ячейки (числомъ 7) или же лепестки (числомъ 9) розетокъ. Четыре бляшки имѣютъ—важнѣйшій для нашей задачи—типъ такъ наз. арабскаго цвѣтка, который, по его значенію, мы передаемъ здѣсь въ точныхъ рисункахъ, насколько можно воспроизвести ихъ тончайшую скань. Предварительно



Рис. 30. Типы 34 бляшенъ изъ Херсонеса въ собраніи А. Л. Бертье-Делагарда.

должно сказать, что это, повидимому женскій уборь, трудно сказать, чего именно: для головной повязки, діадемы—всего скорье, такъ какъ она именно бывала матерчатая и укратиалась розетками, при чемъ четыре бляшки въ видъ цвътка могли быть на двухъ завязкахъ діадемы, по концамъ ея; бляшки нашивались. Розетки наши всь имъютъ совершенно одинаковый рисунокъ—его нельзя было разнообразить, тогда какъ бляшки съ группою ячеекъ съ намъреніемъ сдъланы мастеромъ разнообразио, а именно: въ срединъ ячейки сканью выкладывается крохотный кружокъ или гнъздышко (и что составляетъ верхъ технической утонченности—самыл дырочки для нитей, по 6, были окаймлены также сканью), и отъ того, какъ и гдъ оно помъщено, по срединъ, или у краешка, зависитъ именно варіація рисупка и вида; для насъ, въ частности, важно и то, что кружочекъ часто дълается нарочно у края ячейки, какъ если бы онъ образовываль ея завитокъ; чъмъ, стало быть, наноминается основная форма разводовъ или закручивающихся усиковъ, господствовавшая ранъе, въ издѣліяхъ V—VI стол. Рисунокъ арабскаго цвътка есть также осложненная лилія или кринъ полевой, но уже въ окончательно сложившейся формъ, почему собственно и весь наборъ мы должны считать не ранъе IX стольтія. Наборъ этоть пріобрѣтенъ, по словамъ лица, продавшаго А. Л. Бертье-Делагарду,

<sup>1)</sup> Принадлежить коллекців А. Л. Бертье-Делагарда, которому мы и приносимь здёсь свою искреннюю благодарность ва предоставленіе намъ этой вещи для изданія.

въ Херсонесъ, изъ прежнихъ раскопокъ, вмъстъ съ великолъпнымъ золотымъ тъльнымъ крестомъ, который, по этому, мы и считаемъ нужнымъ представить здъсь (рис. 31) въ приблизительно точномъ рисункъ. Крестикъ этотъ сдъланъ также изъ листоваго золота, четвероконечный, выш. 0,047 м., шир. 0,04 м., состоитъ изъ цилиндрическихъ, трубчатыхъ, нолыхъ внутри рукавовъ; по концамъ ихъ устроены изъ ръзаной проволоки по пяти выгнутыхъ тонкихъ ручекъ, при чемъ частъ рукава внутри сдълана гладкая, какъ будто это была крышечка, а верхъ этой крышечки ажурный, изъ проволоки; такимъ образомъ, и цилиндрическая форма, и эти крышечки назначены подражатъ тъльникамъ изъ дорогихъ камней, сердоликовъ и пр., по концамъ обдъланныхъ именно въ золото.



Рис. 31. Золотой крестикь изъ Херсонеса.

Въ перекресть тито съ сердоликомъ, а рукава покрыты рядами сканныхъ ячеекъ, по четыре ряда вдоль каждаго. Очевидно, что мы имъемъ дъло съ вещами уже второй половины IX или даже X стол.

Къ тому же разряду мы относимъ одно драгодъеное ожерелье, происходящее, по словамъ продавда, съ Кубани, состоящее изъ двадцати четырехъ золотыхъ бусъ, необычайной тщательности и чистоты отдълки, и столь же замѣчательнаго рисунка, и поступившее въ ту же замѣчательную по значительности и подлинности древнихъ золотыхъ вещей коллекцію А. Л. Бертье-Делагарда. Бусы эти, на первый взглядъ, производятъ впечатлѣніе чисто русскихъ, кіевскихъ древностей, и только внимательное изученіе открываетъ различіе. Самый шарикъ бусы (рис. 32) сдѣланъ изъ болѣе толстаго листа, чѣмъ обыкновенно, и потому все ожерелье изъ 20 слишкомъ бусъ вѣситъ гораздо болѣе античныхъ. Далѣе, поясокъ спайки двухъ половинокъ шарика закрытъ бордюромъ изъ двухъ нитей и посреди нитью зерни или собственно филигранью; тоже находимъ по краю объихъ отверстій для шиура, т. е. кружочекъ окаймленъ зерновою нитью. На самомъ же шарикѣ гладкою проволокою (не сканью) выложена такая же двойная спираль, какую находимъ въ болѣе раннихъ варварскихъ древностяхъ, но которой нигдѣ на древнерусскихъ бусахъ не находимъ, да кромѣ того, въ разводахъ посажены зерна.

Съ Кубани же происходить волотая бляшка (того же собранія г. Бертье Делагарда), съ ячейками, въ которыя, вмѣсто жемчуга, усердная рука продавца вставила кусочки древняго стекла: вещь тождественна (рис. 33 и 34) съ печаткою перстия, найденнаго въ Венгріи (въ музев



Рпс. 32. Золотая буса изъ ожерелья съ Жубани.



Рис. 33. Золотая бляшка съ Кубани.



Рис. 34. Золотой перстень въ мувев Пешта.

Пешта); онъ должны относиться къ VII—VIII ст. и имъють совершенно тождественную аналогію въ срединной бляшкъ креста короля Пелагія въ соборъ Овіедо.

Въ непосредственной связи съ этими предметами стоятъ девять золотыхъ нашивныхъ бляшекъ, составлявшихъ, повидимому, также головную повязку или вѣпчикъ и украшенныхъ по
листу тончайшею филигранью, точнѣе, сканью, т. е. перегородками, исполненными изъ ссученой
нити или скани, только сплюснутой или сплющенной молоткомъ и припаянной къ поверхности.
Эти девять бляшекъ принадлежатъ коллекціи А. Н. Поля въ Екатеринославѣ ¹), происходятъ
изъ Маріуполя и, вѣроятно, составляютъ остатокъ прежнихъ богатыхъ находокъ въ курганахъ
Южной Россіи, если не попали въ Маріуполь, вмѣстѣ съ греками, изъ Крыма. Круглыя бляшки
представляютъ ту же розетку, тождественнаго рисунка, также есть двѣ бляшки въ видѣ арабскаго
цвѣтка, одной формы съ разсмотрѣнными; шесть бляшекъ (рис. 35) въ условной формѣ лиліи,



Рис. 35. Изъ собранія А. Н. Поля. Типъ 6 зол. блящекъ.

какъ мы ее встрвчаемъ въ арабской и сицилійско-норманнской орнаментикв; по листу тончайшіе разводы изъ скани въ формв завитковъ, скорве ввточки съ усиками, заполняющіе весь фонъ, и, кромв того, въ срединв нвсколько зввздъ изъ гладкихъ перегородочекъ или ленточекъ, принаянныхъ на ребро и образующихъ какъ бы ячейки для



Рис. 36. Золотая блянка изъ собр. Каррана въ Нац. Муз. Флоренціп.

цвѣтной эмали, которой, однако, нѣтъ и не было. Объ этой формѣ скани мы будемъ говорить особо. Въ разводахъ кое гдѣ посажены въ гнѣздахъ зерна яхонтовъ и мелкій жемчугъ.

Следующая за этими видами форма представляется большимъ мавританскимъ ожерельемъ, изъ колл. Сагганд, поступившимъ въ Національный Музей Флоренціи <sup>2</sup>): подвёсныя бляшки этого ожерелья (рис. 36) повторяютъ ту же форму арабскаго цвётка, однако, осложненную и утратившую свой основной смыслъ; именно въ рисупокъ введена такъ наз. индійская пальма или завитокъ, а все поле покрыто восьмерками и завитками, или идущими по рамкамъ, или разсыпанными и заполняющими пустоты. Къ позднейшей эпохе Половецко-Татарской съ монетами хановъ Узбека (1313—1342) и Джанибека (1371—1356) относятся серіи разныхъ бляшекъ со сканною работою въ виде звездъ, ячеекъ, розетокъ и персидской розы о семи лепесткахъ, съ горнымъ хрусталемъ въ средине, изъ кургана у дер. Вороной, Ново-Московскаго <sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Каталого коллекціи А. Н. Иоля въ Екатеринославь, І. К. Мельникъ, Кіевъ, 1893, стр. 144, №№ 93—101, таб. XIV, рис. 93, 98, 99, 100. Альбомъ фотографій Одесск. Арх. Съпзда, табл. 19.

<sup>2)</sup> Фотографія Алинаря № 2,820: Gioielli Moreschi e Gotici, XII e XIV sec.

<sup>3)</sup> Изъ собранія Д. Я. Самоквасова, въ Историческомъ Музев. По каталогу коллекціи 1892 г., за №№ 4527—53 на 302-й таблиць.

увзда Екатеринославской губ. Эти предметы любопытны особенно, какъ доказательство необыкновенной сохранности художественныхъ формъ у кочевниковъ.

Къ XIII столътію должно быть отнесено ожерелье (рис. 37) изъ чудныхъ филигранныхъ, ажурныхъ бусъ, пронизокъ и подвъсокъ, происходящее изъ Гранады (нынъ въ Археологическомъ музеъ Мадрида); нодвъски имъютъ форму кавказскихъ коническихъ колокольчиковъ, а одна въ срединъ, играющая роль амулета, тождественна съ описанными вещами изъ Маріуполя и коллекціи Каррана.

Ближайшее, однако, мѣсто къ тонкой скани Рязанскаго клада 1822 года занимаеть кладъ великолѣпныхъ золотыхъ украшеній, пайденный въ 1880 годахъ близь Майнца и поступившій въ собраніе мѣстнаго любителя древностей и банкира барона Гейля въ Вормсѣ. Вещи, какъ мы уже о томъ имѣли случай писать ¹), при всемъ



Рис. 37. Ожерелье въ Мадридск. Арх. Муз.

своемъ разнообразіи, происходять изъ одного пышнаго, но, въ тоже время, художественно исполненнаго убора. Отдёльно найдена въ 1885 г., находящаяся во владёніи того же лица большая бляха (мишень, какъ говорили въ старину, или значекъ, enseigne) съ эмалевымъ изображеніемъ орла отъ нагруднаго аграфа, явно, мёстнаго, еще нёсколько варварскаго издёлія: инкрустаціи и эмали подражають византійскимъ; другая бляха съ орломъ еще грубе. Шесть золотыхъ перстней клада византійской тонкой работы, съ филигранью и разными камнями, но одинъ, украшенный рёзьбою вглубь, геометрическими плетеніями и кринами, погрубе, вёроятно, мѣстпой. Тонкая цёнь изъ эмальированныхъ византійскою эмалью бляшекъ и эмалевая брошь относятся, по всёмъ признакамъ, ко времени процвётанія византійской эмали, т. е., не позже, какъ къ первой половинѣ XI вёка или даже X вёка. Но всего замѣчательнёе пять брошей, одна золотая, эмальированная, съ изумруднымъ фономъ, по которому вкраплены красные листья плюща, прочія (рис. 38) украшенныя однимъ камнемъ въ срединѣ щитка и кругомъ тончайшею сканью, зернистою филигранью и жемчугомъ. Уборъ этотъ настолько типиченъ, что заслуживаетъ осо-

<sup>1)</sup> Въ соч. Исторія и памятники византійской эмали. Собранів А. И. Звениюродскаю, стр. 243—4, рис. 87. Объ аграфъ съ орломъ см. ст. д-ра Шнейдера: Ein Schmuckstück aus der Hohenstaufenzeit, 1886, Abdr. aus d. Kunstgewerbeblatt III. Jahrg.



[ Рис. 38. Золотая брошь изъ на-|ходии близь Майнца.

баго разсмотренія. Во первыхъ гніздо простійшаго типа, камень удерживается грифами (когтями), или зубчатыми лепестками чашечки, въ которой камень посажень; кайма возлі состоить изъ мелкой зерни, или по бордюру, или набранной городками, зигзагами и т. п. Даліє, по щитку идуть ромбами желобки, устроенные въ томъ же лоточкі или золотомь листі, но перехваченные всюду скобочками; подъ этими скобочками идеть проволока, на которую насажень жемчугь, и отдільныя жемчужины сидять именно между скобочками по линіямь этихъ желобковь; кромі того, крупныя зерна посажены въ особыхъ круглыхъ ячейкахъ; наконецъ, все остальное пространство по-

крыто тончайшею, изумительною по тонкости и правильности, скапью, составляющею, однако, все тѣ-же простѣйшіе рисунки восьмерокъ, запятыхъ, усиковъ, кружочковъ и пр. Внѣшняя кайма брошей составляетъ вновь рядъ круглыхъ ячеекъ, раздѣленныхъ такими скобочками, и прежде въ каждой ячейкѣ сидѣло по зерну жемчуга. Украшеніе это, будучи вполиѣ во вкусѣ Х вѣка, можетъ назваться истинно богатымъ и художественно прекраснымъ: контрастъ матоваго блеска жемчуговъ и разныхъ тоновъ золота составляетъ то изысканное, отчасти изнѣженное изящество украшеній, которымъ прославилось повсюду искусство Византіи Х вѣка. Ряды порванныхъ цѣпочекъ, найденныхъ вмѣстѣ съ брошами, какъ будто указываютъ, наконецъ, на то, что эти броши были попарно прикрѣпляемы къ плечамъ, связаны между собою свѣсившимися на грудь цѣпями, и стало быть, измѣнены въ своемъ первоначальномъ назначеніи, соотвѣтственно варварской модѣ, тогда господствовавшей въ Германіи.

Такимъ образомъ подходимъ мы къ величайшему памятнику русской древности, составляющему отечественное сокровище не только по историческому значенію, но и по художественному достоинству. Мы говоримь объ извъстной Мономаховой шапки, важнъйшемь, если не единственномъ дъйствительномъ памятникъ древперусского велико-княжеского чина, завътной коронѣ московскихъ царей, до новѣйшаго времени обязательной «утвари» священнаго вѣнчанія на царство, ставшей выразительнымъ символомъ въковыхъ правъ и высшею эмблемою царской власти. Всёмъ извёстно, далёе, что съ этимъ именно памятникомъ изъ всёхъ такъ наз. «Мономаховыхъ» регалій связались въ последнее время и сложные вопросы исторіи царскаго венчанія и царскаго титула въ Россіи. Правда, многое здісь сложилось и устроилось, до извістной степени, случайно, благодаря частью недоразумвніямь, недоговореннымь и недоказаннымь положеніямъ, а главное въ силу самой слабости русской вещественной археологіи, которая, не давая сама по себъ опредъленнаго ръшенія по предмету, тымь самымь допускала въ данномъ чисто «археологическомъ» вопросѣ, полный произволъ историко-политическихъ комбинацій и ряды всякихъ возможныхъ и въролтныхъ заключеній. Въ виду этого, мы, съ самаго начала, считаемъ нужнымъ совершенно отстранить отъ дёла вопросъ объ исторіи, пачалахъ и происхожденіи «царскаго вънчанія» въ Россіи, какъ пункть, досель самъ по себь нуждающійся еще въ доказательствахь, а нотому не годный для того, чтобы служить доказательствомъ въ другихъ сферахъ. Разъ, что не можетъ быть точно дознано, когда именно положено было начало «царскому чину», безполезно и не научно было бы съ этого вопросительнаго знака начинать изложеніе вопроса о намятникѣ, существующемъ завѣдомо, на нашихъ глазахъ. Археологія тѣмъ и отличается счастливо отъ собственной исторіи, что ея матеріаломъ служитъ самое произведеніе рукъ человѣческихъ, какъ для естествоиспытателя произведеніе природы, а не одинъ только разсказъ о немъ или его описаціе, или мнѣнія лѣтописцевъ и историковъ. Для нашего дѣла было бы мало значительно знать, былъ ли вѣнчанъ Владиміръ на царство, если мы не знаемъ, представляетъ ли шапка Мономаха дѣйствительно древній царскій вѣнецъ до московскаго періода, тогда какъ, еслибы археологія могла доказать это обстоятельство въ первую голову, то въ свою очередь всѣ соображенія историковъ были бы уже дѣломъ второстепеннымъ ¹).

Итакъ, очевидно, что съ такого собственно археологическаго изслѣдованія и слѣдовало бы начать, но, ради точности, мы должны замѣтить, что оно было сдѣлано лишь недавно и при томъ не спеціалистомъ, который нашель въ немъ свой интересъ, но не научные результаты, и потому основнымъ руководителемъ по данному вопросу продолжаетъ оставаться пока археологическое изслѣдованіе пок. Прозоровскаго ²), подвергшаго впервые археологической критикъ всѣ старинныя утвари, приписываемыя Владиміру Мономаху. Разсмотрѣвъ сначала свидѣтельства духовныхъ завѣщаній великихъ князей, начиная съ 1328 года до 1504 г., Прозоровскій нашель, что онѣ не дають никакого повода считать какія либо изъ упомянутыхъ утварей Мономаховыми, а скорѣе наводять на мысль, что утвари, признаваемыя за греческія издѣлія, получены изъ Византіи разновременно, по различнымъ случаямъ и пріурочены къ старому преданію о вѣнчаніи великаго князя, съ отнесеніемъ этого событія къ Владиміру Мономаху, какъ внуку Восточнаго императора и какъ избраннику, «его же Богъ изъ утробы освятивъ и помазавъ, отъ царское и княжеское крови смѣсивъ». Такъ, крестъ съ частицею Животворящаго Древа, посящій въ описяхъ названіе «креста корсунскаго, царя Константина, что съ животворящимъ Древомъ», или «большаго цареградскаго», или креста «въ рацѣ Цареградской», и возлагавшійся

<sup>1)</sup> Литература вопроса о Мономаховой шанкв не велика: Вельтмант, Царскій златой вписца и царскія утвари, присланныя греч. имп. Василіємь и Константиномь Первовънчанному В. К. Владиміру Кієвскому, въ Чтеніяхь Общ. Ист. и Др. Росс. 1860, І. Прозоровскій, Объ утваряхь, приписываємых Владиміру Мономаху въ Зап. Отд. Рус. и Слав. Арх. Имп. Русскаго Археологическаго Общ., ІІІ, 1882, стр. 1—64. Терновскій, Ф. Изученіє византійской исторіи и ся тенденціозное приложеніє въ древней Руси, вып. ІІ, 1876, стр. 155—166. Regel, W. Analecta byzantinorussica, 1891, ргооетіит, рад. LX—ХСУІІІ, Жданова, И. Н. Повпети о Вавилонь, Журналь М-ва Нар. Просвъщенія, сентябрь и октябрь. Быляевь, Дм. Ө. Вузантіпа. Очерки, матеріалы и замьтки по византійскимь древностямь, ІІ. Ежедневные и воскресные пріємы византійскихь царей и праздничные виходы ихъ въ храмь св. Софіи въ ІХ—Х в. Спб. 1893, стр. 216, прим. 1. Мнѣнія историковъ: Карамянна, Погодина, Соловьева, указаны на страницахъ этихъ сочиненій.

<sup>2)</sup> Ему следовали все известные мее авторы разсужденій объ утваряхь Мономаховыхь. Полагаю, что все выводы Проворовскаго приняты были и г. Регелемь, въ его сочиненіи, хотя онъ говорить съ самаго начала своего разсужденія (на стр. 89) о регаліяхь Владеміра Мономаха: «Un coup d' oeil que je leur donnai suffit, pour me convaincre qu'il ne pouvait s'agir ici que de la couronne connue depuis le XVI-e s. sous le nom de bonnet de Monomaque», tous les autres ornements étant d'origine plus récente». Авторъ этихъ словъ, быть можеть, не знаеть, что не все русскій регалій, хоти и предполагаемый, находятся въ Оружейной Палать, а такъ какъ онъ не археологь, мы не можемъ догадаться, какого именно «взгляда» было ему достаточно, чтобы убедиться въ ихъ позднемъ пропохожденій.

на царей при коронованіи, относится къ 1383 году; другой кресть съ частидею, изв'єстный подъ именемъ Владиміра Мономаха, въ Благов'єщенскомъ собор'є, по надписи, сділанъ въ 1621 году. «Враная» цёпь съ крестомъ, появляющаяся при Иван'в Пвановиче, и «златая скапная цёнь аравійскаго злата», хранящаяся понынё въ Оружейной Палать, возлагавшіяся при коронованій на царя послі херувимской пісни и соотвітствующія, вітроятно, древнему обычаю возложенія гривны, какъ мы замічаемъ въ своемъ экскурсь о ціпяхъ, относятся также къ гораздо позднёйшей эпохв. Икона золотая «Парамшина дёла», съ эмалевымъ изображеніемъ Распятія, могла быть нагруднымъ образкомъ, но тоже появляется только съ духовною Ивана Ивановича и исчезаеть съ 1504 года. По вопросу о «золотой коробочка», завъщанной Иваномъ Даниловичемъ Калитою, истощено было много остроумія на то, чтобы доказать, что эта коробочка тождественна съ сосудомъ или чашею изъ красной яшмы, оправленною въ золото, на золотомъ поддонъ, въ собраніи графа С. Г. Строганова; для этого потребовалось даже предположить, что темная надпись изъ начальныхъ буквъ на сосудв обозпачаеть имя императора, при томъ IX въка, съ произвольно прочтеннымъ годомъ (имя всетаки не подходило къ году), и что названіе чаши «крабійцею» дапо было изъ чешскаго языка и почему то передёлано было въ «коробочку» уже въ древней Руси. Сосудъ этотъ относится не ранъе какъ къ XII въку, сильно напоминаетъ потиры въ ризницѣ Св. Марка, но самъ не былъ потиромъ, а чашею, и надпись должна содержать пачальныя буквы имени и молитвенное обращение къ «царю царей», а потому, возможно, что сосудъ былъ царскимъ. Однако, между нимъ и золотою коробочкою общаго только матеріаль, такъ какъ позднёе она значится подъ именемъ «коропки сердопичной, золотомъ кованой», «изъ судовъ коронка сердоничная», что скорбе указываетъ на шкатулку, изъ яшмовыхъ плитокъ, оправляемыхъ въ золото. И эта шкатулка дана «княгинъ съ меншими дътми» Капиты, вмъсть съ золотомъ, что князь «придобыль есть, что ему даль Богъ».

Мнѣніе Прозоровскаго о бармахъ, какъ принадлежности русскаго царскаго вѣнчанія, ошибочно, но заслуживаетъ краткаго отступленія, такъ какъ мнѣніе это основано на пѣкоторомъ общемъ заблужденіи. Дѣло въ томъ, что, уже па основаніи формальной справки, Прозоровскому легко удалось доказать, что бармы не были принадлежностью царскаго сана въ Византіи, а отсюда уже былъ сдѣланъ выводъ дальнѣйшій и ошибочный, что и въ древней Руси бармы были сначала только знакомъ простаго благословенія, святынею же, символомъ божественной благодати стали не прежде Ивана Грознаго, когда будто бы были приравнены къ императорской фелони или даже лору. Ошибка заключается въ первой или основной посылкѣ; когда говорятъ о царскомъ вѣнчаніи на Руси, то отождествляютъ его вполнѣ съ вѣнчаніемъ византійскаго императора. Между тѣмъ, титулъ царя, уже по соотвѣтствію его съ «кесаремъ» Византіи, не сразу сталь отвѣчать понятію василевса, и переводъ въ данномъ случаѣ не составляль полнаго тождества. Какъ мы будемъ имѣть случай говорить ниже, есть полное основаніе думать, что императоры византійскіе, уступая Болгаріи, Руси, Грузіи, Венгрін и пр. саны кесаря, деснота, архонта, куропалата, побилиссима, даже магистра, тѣмъ самымъ способствовали установленію «чина» вѣнчанія, но было бы крайнимъ заблужденіемъ изъ вѣн-

чанія Владиміра (пока лишь предполагаемаго) выводить наименованіе его царемъ, которымъ никакой великій князь у пасъ пе быль и не могь быть, такъ какъ все же съ понятіемъ царя связалось у насъ понятіе василевса, о чемъ позаботились въ свое время и цари московскіе, когда это стало не только возможно, но и необходимо, съ паденіемъ Византіи. Мы будемъ также особо говорить о томъ обстоятельствъ, что наши великіе князья сначала искали, и очень усердно, своего рода инвеституры отъ Византіи, а потому и получали, конечно, саны одинъ передъ другимъ, но такъ какъ именно эти саны имъли лишь очень слабое значение придворныхъ титуловъ Византійскаго двора, то это искательство было рано оставлено, вследствіе перемены интересовъ и развитія удёльной системы, а данные уже титулы не были замізчаемы современниками. Думать, какъ говорили прежде, что русскіе великіе князья соперничали съ Византіею, презирали ея чины и титулы, гнушались принимать на себя своего рода службу, хотя номинальную при дворѣ императора, было бы явнымъ заблужденіемъ, и противъ этого говорить извъстная глава Константинова трактата «объ управленіи Имперіи», свидътельствующая, что русскіе князья очень настойчиво добивались царскаго сана, регалій и пр. Бармы, напротивъ, были именно принадлежностью цълаго ряда высшихъ чиновъ Имперіи, подъ именемъ маніакія, какъ мы ниже указываемъ, но стали придворнымъ мундиромъ не сразу, а сначала (только когда именно—не знаемъ пока), приблизительно между V—VII столътіями, были принадлежностью царскаго сана и присныхъ семьи царской; затемъ, по обычаю, теряя въ своемъ значеніи и постепенно размножаясь, одежды съ шитыми оплечьями стали достояніемъ высшихъ военныхъ чиновъ, а послъ того и гражданскихъ, также излюбленнымъ подаркомъ для варварскихъ князьковъ, какъ наиболее пышный мундиръ, взаменъ прежняго плаща съ табліономъ. Съ того времени, оплечья получили и украшенія эмалевыми иконками, императорскими портретами, какъ прежде табліоны, и уже въ этомъ вид'в пышнаго орната явились въ древней Руси принадлежностью князя, какъ въ Византіи—архонта. Иное дёло, что бармы не могли отличать собою «великаго» князя отъ удёльнаго (если бы это было, мы слышали бы очень много объ этомъ обстоятельствъ, и это указано было много разъ), почему напр. Калита отказываеть свои одежды съ бармами не старшему сыну Семену, и иное обстоятельство, что бармы все таки были принадлежностью своего рода вънчанія на «великое княженіе», когда это вънчание или «сажание» имъло мъсто.

И «поясь большой или великій», завѣщанный Иваномъ Калитою и рано исчезнувшій, по словамь Прозоровскаго, руководившагося византійскимь царскимь орнатомь X вѣка, «мы не должны считать царскою утварью, развѣ это быль тоже императорскій лорь, подаренный какому либо великому князю и затѣмъ забытый и ненужный». Догадки эти крайне неудачныя, въ виду той особой важности и даже чрезвычайности, какую греки всегда и особенно въ X—XII стол. придавали своимъ регаліямъ, и, главное, догадки излишнія, такъ какъ поясъ быль издревле у всѣхъ народовъ Востока принадлежностью военнаго облаченія полководца и народнаго владыки. И въ самой Византіи, во времена древнія, облаченіе царя при вѣнчапіи составляли: дивитисій съ золотыми клавами и поясъ, въ то время, когда его подымали стоящимъ на щитѣ, какъ

то разсказывается напр. объ Анастасія 1), и уже потомъ, спустивши его со щита, вели объявленнаго всенародно императоромъ, въ триклиній, гдѣ еписконъ возлагалъ на него хламиду или багряницу и вѣнецъ, послѣ чего «императоръ» впервые былъ привѣтствуемъ именемъ «Августа-севаста», а до тѣхъ поръ былъ только «кесаръ». Для нашей задачи было бы достаточно знать, что поясъ входилъ въ число естественныхъ принадлежностей княжескаго облаченія, хотя, быть можетъ, память о его священномъ, символическомъ значеніи къ данному времени уже утратилась, т. е. пояса не вручали князю особо, какъ нѣкотораго знака власти. Во времена Константина Порфиророднаго, поясъ былъ отличіемъ (βραβεῖον) сановъ: куроналата и нобилиссима, выше которыхъ тогда былъ только кесарь 2).

Но краткій обзоръ свѣдѣпій о томъ, какъ князья возводились на княженіе, сдѣланный Прозоровскимъ, показываетъ съ достаточною убѣдительностью, что такихъ, особо вручаемыхъ знаковъ власти при возведеніи на великокняжескій престоль пли вовсе не было, и церемонія ограничивалась церковною службою, благословеніемъ, многольтіемъ, посаженіемъ на столъ въ церкви и всенароднымъ объявленіемъ, или же эти знаки придумывались, такъ сказать, на каждый разъ, смотря по тому, что было подъ рукою, какой напр. даже византійскій санъ уже имѣлъ великій князь, хотя это было, повидимому, въ эпоху удѣловъ крайнею рѣдкостью. Прозоровскій полагаетъ, правда, что князю вручались нѣкоторые знаки власти и права, но оговаривается, что особаго возложенія па князя шапки вовсе не было, хотя мы видимъ князей при богослуженіи въ шапкѣ, какъ своего рода вѣнцѣ, а Іоаннъ ІІІ уже прямо употребилъ «золотую шапку» для вѣнчанія внука по старому чину.

Итакъ, по вопросу о «Мономаховой шапкъ» мы ничего не знаемъ изъ письмепныхъ свидътельствъ древности, какъ о въпцъ, и даже можетъ быть вопросомъ, дъйствительно ли именно эта шапка разумъется подъ тою золотою шапкою, которую Иванъ Калита завъщалъ старшему сыну Симеону, а Ивапъ Ивановичъ назначилъ Димитрію Донскому. Подъ именемъ шапки разумъли также шлемы, и названіе «золотой шапки» остается пеопредъленнымъ, при всемъ нашемъ желаніи оріентироваться тамъ, гдѣ все темно и неизвъстно.

Вотъ почему всякій долженъ быль встрётить съ понятнымъ интересомъ понытку поискать разрёшенія вопроса въ самомъ памятникі, сравнивъ Мономахову шанку съ византійскими коронами съ одной стороны, съ другой принявъ въ соображеніе детали ея формы и работы: попытка эта сділана г. Регелемъ въ предисловіи къ изданнымъ имъ греко-русскимъ документамъ, касающимся исторіи царскаго візнчанія въ Московской Руси 3). ІІ, конечно, непричастность автора къ собственной археологіи была въ значительной степени причиною того, что онъ різшился говорить о памятникі по этимъ двумъ пунктамъ, не сознавая ясно, какія пеобычныя трудности заключаются въ этомъ крайне сложномъ и тонкомъ вопросі, но равно это не могло не повліять на ошибочную постановку вопроса, а она, не приведя къ какому либо

<sup>1)</sup> Const. Porphyrogen. De cerimoniis. Bonnae, I, 92 pag. 423.

<sup>2)</sup> Const. Porphyrogen. ibid. II, 51, pag. 711. Codinus, De officiis, Bonn., p. 50, 51.

<sup>3)</sup> Analecta byzantino-russica, ed. W. Regel. P. 1891, p. LXXXIX sq.

разрѣшенію, только усложнила дѣло выводами, которыя, при нынѣшнемъ положеніи русской археологіи, не могли не быть поверхностными и преждевременными.

Начать съ того, что авторъ трактата предполагаеть формы византійскихъ коронъ извістными и повторяеть обычныя свёдёнія о древней повязкё—діадемё и позднёйшей стеммё для противупоставленія ихъ формъ нашей шапкѣ: она де «не представляетъ ни малѣйшаго сходства съ коронами византійскими ни X вѣка, ни послѣдующихъ временъ». Общій типъ царскаго вънца въ Византіи, дъйствительно, всегда представляль круглый металлическій обручь вънецъ, болъе или менье богато украшенный. И потому, если напр. въ Византіи совершалось возстаніе, провозглашали новаго императора, то, бывало, шли въ храмъ св. Софіи, снимали одинь изъ обътныхъ вънцовъ, висъвшихъ тамъ подъ киворіемъ и въ народъ слывшихъ подъ именемъ венцовъ Константина Великаго, и возлагали на голову новаго царя. Это были простые обручи и потому ничемъ не отличались въ X-XII векахъ отъ венца «кесаря», который сохраниль и древнюю форму и древнвишее названіе (στέφανος, не στέμμα) 1). Но къ концу Х въка византійская корона претерпъла радикальное измѣненіе, а именно внутря обруча ея и поверхъ головы устроена была матерчатая тулья, различныхъ цвътовъ, укръплявшаяся въ металлическомъ перекрестьи, на срединѣ котораго подымался драгоцѣнный крестъ на сферв. Извъстно, что этого креста не было на вънцъ кесаря, севастократора и прочихъ первыхъ чиновъ Имперіи, но мы не знаемъ, какъ была устроена тулья такого кесарскаго ввица, о которой мы узнаемъ изъ разсказа Никиты Хоніата о плешивомъ Дукв, потерявшемъ въ процессіи по дорогѣ свой вѣнецъ и возбудившемъ смѣхъ своею лысиною въ зрителяхъ. Ссылка на сохранившінся западныя короны въ настоящемъ случав не убъдительна: въ своемъ сочиненіи объ византійских эмалях 2) мы подробно разсуждали о крайней пеопред ленности этихъ памятниковъ и пришли къ выводу, что темноты, накопленной въ этомъ вопросв ввками не въ состояніи разсёять усилія однихъ археологовъ. Наивная, иногда намёренная, смёсь преданія съ историческими фактами, общее літописное стремленіе къ легендів, а, главное, многочисленныя и систематическія передёлки регалій, приспособляемых в къ политическим в обстоятельствамъ и новымъ правамъ, все это не позволяеть въ данныхъ вопросахъ по каждому случаю идти далье простой въроятности. Нельзя, говорили мы, съ увъренностью ръшить ни вопроса о времени происхожденія итальянской жельзной короны, короны Карла Великаго, пи вопроса о значеніи и первоначальной роли какъ этихъ коронъ, такъ и короны Венгерской и вёнца Константина Мономаха. Что же касается византійскихъ оригиналовъ или собственно греческихъ стеммъ, стефановъ, они не существуютъ и извъстны только по изображеніямъ, а мы знаемъ хорошо, насколько въ художественной средв византійскаго искусства царила традиція и условность.

Правда, короны Карла Великаго и такъ наз. Константина Мономаха, если и были сначала обътными въндами, то или были приспособлены какъ регаліи, или даже передъланы, какъ то показываеть первая, лучше сохранившаяся. Несомпънно также, что если Желъзная корона

<sup>&#</sup>x27;) Const. Porphyrogen. De caerimoniis, II, 51, p. 712—στέφανος χωρίς σταυρικοῦ τύπου.

<sup>2)</sup> Исторія и памятники византійской эмали. Собранів А. В. Звенигородскаго 1895, стр. 216—240.

была сначала вотивною, то она была передёлана въ королевскую, а равно королевской или даже «царскою» считалась, по внёшнимъ признакамъ, корона Венгерская, хотя бы она была сначала только «стефаномъ», кесарскимъ вёнцемъ, какъ мы въ указанномъ сочиненіи пытаемся доказать. Тёмъ пе менёе, всякому пепредубёжденному взгляду становится сразу яснымъ разнообразіе въ формахъ этихъ коронъ, а это разнообразіе зависьло отъ того значенія, какое въ древности европейскія паціональности придавали титулу императора, царя, короля, князя и пр. Между тёмъ, для насъ пока остаются неясными даже взгляды самихъ византійскихъ политиковъ, и мы слишкомъ привыкли считать Византію средою неизмённою до коспости, чуждою перемёнъ и развитія, для того, чтобы интересоваться жизнью даже въ этой сферё. Равно, для историковъ единичный фактъ, будь это даже исключеніе, осуждаемое впослёдствіи, является сильнёе нормы, правила и закона, и два, три случая надёленія царскимъ саномъ варварскаго князя, хотя бы признавались чрезвычайными, оправдывають всякія ихъ предположенія.

Извістно, что всі свидітельства о царскомъ вінчаній Владиміра Мономаха относятся къ XVI въку и признаны нынъ историческою критикою пеправдоподобными, потому, прежде всего, что детали этихъ свидетельствъ не выдерживають этой критики. Напротивъ того, занесенная въ письменность того же времени легенда о такомъ же вѣнчаніи Владиміра Святаго признается нына преданіемь, уцальвшимь оть историческаго факта: его дайствительность доказывается правдоподобіемь, которое даеть историкамь право развить обширное поле историческихь догадокъ и справокъ о политическомъ значеніи Владимірова похода на Херсонъ. Возможно, что такая историческая критика поможеть намь установить правильный взглядь на ходъ политическихъ дёлъ Византіи и Руси, но она должна быть признана безсильною создать самый фактъ царскаго вънчанія, коль скоро его нъть или — что тоже — онъ остался не замъченнымъ всъми, кромъ будто бы какого то источника, до насъ не дошедшаго. Правда, монеты представляють Владиміра Святаго въ царскомъ орнать, но этотъ орнать, на языкъ современныхъ монеть, означаль лишь владыку, властителя, и притомъ также точно представлены и князья Святославъ и Ярославъ: прежде всего, эти изображенія копирують византійскія, а изв'єстно, что варварскія коніи наиболъе передають детали изображенія, и потому изъ присутствія креста на коронъ Владиміра и хламиды было бы слишкомъ смёлымъ выводить, что онъ быль вёнчанъ царемъ по соглашенію съ Византіею.

Въ томъ же сочиненіи Константина Порфиророднаго, кн. ІІ, гл. 46—7, подобраны въ порядкѣ титулы, конми византійскій императоръ величаеть князей и старѣйшихъ «народовъ», и тамъ въ числѣ титуловъ стоитъ ρ̂η̄ξ—гех—король, очевидно, имя, не дающее сана царя владыки, а это была высшая санкція чуждой власти, какая только давалась Византією, ибо если царь ея быль «богомъ вѣнчанный», θεοστεφη̄ς, то онъ никому не могъ уступить или передать этого божескаго соизволенія на царство. А если византійскій императоръ нисаль королю французскому, именуя себя высокимъ, Августомъ, самодержцемъ, великимъ царемъ Ромеевъ, то онъ титуловаль короля «благороднѣйшимъ, славнымъ (εὐγενέστατος παί περίβλεπτος), какъ эмира Тарсійскаго и др., и при этомъ наименованіе «братомъ» какъ бы разумѣло отношеніе царя Византіи

къ его роднымъ братьямъ. Исключительный и всёмъ извёстный случай признанія «царства» болгарскаго указанъ у Константина тьмъ, что приведенъ прежній титулъ «архонта Булгаріи» и новый «возлюбленнаго, духовнаго сына нашего, господина имя рекъ, даря Булгаріи». Во всёхъ остальныхъ случаяхъ Византійцы, согласно завътамъ, изложеннымъ у того же Константина въ соч. «Объ управленіи имперіею», предпочитали сохранять титуль містный, народный—кагана, эмира, князя, дуки, архонта, или же, по просьбъ самихъ властителей, давали имъ общіе почетные титулы «властителя» (ἐξουσιοχράτωρ и пр.). Гораздо рѣже имѣли мѣсто производства въ высшіе придворные чины или саны: напр. одпажды венгерскаго короля въ кесари, иверскихъ въ куроналаты, болгарскаго царька въ деспоты, дожей Венеціи въ протосевасты, сербскихъ въ протоснаваріи, эпарховъ «Скивіи» въ стратилаты и т. под. Весьма вёроятно, даже, что властители многочисленныхъ народностей и государствъ, роившихся кругомъ Византін, во всѣ четыре стороны, искали этихъ титуловъ исключительно ради регалій, мундировъ и орденскихъ отличій, которыя были имъ необходимы въ качествъ знаковъ сана, освящавшагося съ ихъ принятіемъ въ церкви, изъ рукъ епископа или патріарха. Словомъ, если и бывало вѣнчаніе, то не «царское», а королевское, великокняжеское и т. д., и великая княгиня Ольга постояла не только въ «суду», или золотомъ Рогъ на корабляхъ, пока дожидалась пріема у византійскаго императора, но и на самомъ пріемъ, какъ архонтисса, постояла долго, вмъсть съ другими архонтиссами, возлъ сидъвшей императрицы, пока продолжались привътствія и ее пригласили състь. Несомнънно, что эта ревнивая и даже злостная по своему эгоизму политика была выгодна молодымъ націямъ, избавляя ихъ отъ лишняго балласта придворпыхъ интригъ, которыя принесла бы съ собою среда византійскаго двора, какъ то было напр. у Меровинговъ, темъ более, что, какъ оказывается, это нисколько не мѣшало усвоивать всю обильную мишуру и погремушки придворныхъ чиновъ, какъ и естественно для народа въ молодости.

Еще важнье было то, что Византійцы, въ качествъ умирающей націи, живо интересовались всъми обычаями, особенно костюмами, народнымь вооруженіемъ, значками и украшеніями племенъ, и по мѣрѣ ознакомленія съ ними, въ Константинополѣ, одна мода смѣняла другую, мода на Гунновъ, Готоовъ, Персовъ, Сарацинъ, Булгаръ, Хазаръ, Варяговъ и пр., вплоть до крестовыхъ походовъ, когда мѣсто ихъ заступили Алеманны и Франки. Византійскія власти съ особенною внимательностью, унаслѣдованною въ новомъ мірѣ только пемногими, отыскивали всякія варварскія украшенія, изощрялись въ ихъ улучшеніи при помощи своихъ мастерскихъ, и затѣмъ выдавали ихъ въ видѣ наградъ и отличій предводителямъ. Мы, конечно, пока не знаемъ напр. всѣхъ одеждъ византійскаго двора, но характерно то обстоятельство, что, при всемъ ихъ разнообразіи, въ соотвѣтствіе съ различными чинами, число одеждъ, раздаваемыхъ въ подарки «народамъ», не менѣе значительно, а при большомъ дворцѣ, въ кладовыхъ лежали въ запасѣ также и всякіе кафтаны, кавадіп, гуни и шубы для варваровъ и ихъ замѣстителей. Такимъ путемъ, какъ увидимъ въ частности, произошли большинство всѣхъ знаковъ отличій въ европейскомъ средневѣковьи, и, надо думать, также большинство коронъ, вѣнцовъ, почетныхъ шапокъ, шлемовъ и вообще головныхъ уборовъ мужскихъ и женскихъ. Такъ изслѣдованіе рус-

скихъ кокошниковъ и кикъ дало бы намъ, прежде всего, рядъ почетныхъ уборовъ древней Византіи, затёмъ Руси и среднев вковой Германіи и Польши.

Шапка Мономахова не императорскаи стемма, не королевская корона—это легко доказать ея внешнимъ видомъ, — но она легко могла быть «кесарскимъ» шлемомъ или почетнымъ золотымъ шишакомъ «кесаря», владыки «христіанскаго народа по ту сторону Дуная», какъ говорили въ Византіи. Тулья шапки состопть изъ восьми золотыхъ коническихъ пластинъ (почти треугольныхъ, но съ расширеніемъ или выгибомъ и чуть срізанныхъ на верху), выгнутыхъ плоскимъ полукругомъ и соединенныхъ или, точнъе, сдвинутыхъ вплотную одна съ другою. На верху всъ пластинки подведены подъ вънечное полушаріе или полусферу, съ утвержденнымъ на ней крес-

томъ; ниже пластинъ соболья опушка, прикръпленная къ внутренней матерчатой шапкъ, которой тулья укрѣплена оловяннымъ переплетомъ. Уже прежній хранитель Оружейной Палаты и извъстный знатокъ московской древности Г. Д. Филимоновъ обратилъ вниманіе на позднійшія части Мономаховой шанки, изъ которыхъ соболья опутка возобновлена въ нашемъ въкъ, но существовала уже въ XVII вѣкѣ, какъ доказывають изображенія и описи, а сфера съ крестомъ должна была принадлежать, по его мнѣнію, XVI въку. Г. Регель повторяеть тъже митнія, которыя, дъйствительно, не требовали новаго пересмотра, и, видимо, полагаетъ, что соболья опушка Рис. 39. Восемь пластиновъ Мономаховой шапки безъ имъла мъсто и въ древности: можно держаться инаго мивнія, но начнемъ по порядку.



прикрывающаго полушарія.

Всв признають, что древивищая часть шапки восемь пластинокь, но какь онв были первоначально устроены, этимъ никто не интересовался. Между томь, самая форма пластинокъ, какъ опа видна на рисункъ 39, указываетъ, что теперешнее полушаріе не только поздне устроенное, по и въ современномъ видъ неумъстное; концы пластинокъ орпаментированы полукругами, которые должны были имъть продолжение, а оставляемое пластинками свободное отверстие имъстъ характерную форму звёзды и не могло закрываться сферою или полушаріемъ. Слёдовательно, прежде всего, присутствіе креста на сферв въ Мономаховой шапкв есть такой же позднайшій придатокъ, какой имфется и въ коронф венгерской и въ коронф Карла Великаго; въ XII—XIII вфкахъ на западъ знали хорошо, что крестъ на коронъ означаетъ корону царскую, а потому и прибавили его; такъ сделали и у насъ въ XV или XVI веке. Именно эта прибавка ясно показываетъ, что царскаго въпца у насъ не было и надо было передълать на него великокняжескій. Но если не могло быть здёсь креста, то, напротивъ, легко могла быть обычная звёздочная крышечка шишака, или восьмигранная розетка съ шиномъ или чашечкою для укрѣпленія въ ней пера (aigrette), сулN. 1.

танскаго или княжескаго украшенія, и это вполить согласуется съ формою золотыхъ шишаковъ изъ восьми—десяти золотыхъ пластинъ, скртвенныхъ на верху, въ XV—XVI втахъ на Востокт, въ частности даже въ Индіи. Всего втроятите, что отверстіе прикрывалось восьмистороннимъ конусомъ, а не полушаріемъ, поверхъ былъ промежуточный шарикъ и на немъ лилейная чашечка съ перомъ, или, вмтето шарика, большая жемчужина въ гита в прагоцтиный камень.

Но тоже самое обстоятельство позволяеть догадку, что низъ шапки первоначально не быль мъховой, а составляль ободь или обручь, также золотой, украшенный также сканью, и рано отнятый по неизвъстной причинъ. Дъйствительно, низъ тульи раздъланъ особымъ орнаментомъ, и, какъ увидимъ, былъ покрыть жемчужными нитями, очевидно, не для того, чтобы быть закрыту меховою опушкою. Если теперь эта опушка не закрываеть низа, то и носить шапку въ современномъ видъ пельзя, такъ какъ золотыя пластинки держатся на ней исключительно на выставкъ короны подъ стекляннымъ колпакомъ, на подушкъ, какъ она и помъщена въ Оружейной Палать, а если неосторожно поднять шапку за сферу (что естественно, при ношеніи шапки), то исподняя шанка съ опушкою должна выпасть, въ чемъ можно вполнъ убъдиться на дъль, получивъ отъ хранителей Оружейной Палаты разрешение осмотреть корону въ подробностяхъ. Если же мы представимъ себъ, далье, что нижній ободъ быль золотой и гладкій, набранный только сканью, то вся шапка въ этомъ видѣ будеть столь же походить на восточный шишакъ, съ инсигніями владыки, также на одну корону Карла Великаго, изображенную на печати, или по нашему, всего въроятнъе, на византійскій кесарскій шлемъ, который, мы знаемъ, быль золотой, въ отличіе отъ серебряныхъ шлемовъ другихъ чиновъ. Конечно, шапка Мономахова, въ этомъ качествъ, не была уже собственно шлемомъ или шишакомъ, что доказывается ея уборомъ, однако, мы легко можемъ видъть, что ея уборъ камнями также не первоначальный, не по одному тому лишь, что камни, на ней находящіеся, имфють грань, но и потому, что гифзда ихъ и теперь закрывають везд'в чудную скань, которой шапка покрыта и которая, явно, не для того была сделана, чтобы быть закрытою. Форма гнездъ показываеть, что они устроены уже въ нынашнемъ вака, но со старинными камнями.

Итакъ, со стороны формы, котя Мономахова шанка не есть собственно вѣнецъ, однако пичто не мѣшаетъ ей быть византійскаго происхожденія, и татарское происхожденіе шанки, придуманное въ послѣднее время, было, очевидно, вызвано ея современною мѣховою опушкою. При этомъ, однако, слѣдовало бы привести примѣры металлическихъ шлемовъ и шишаковъ, оканчивающихся мѣховымъ околышемъ, что мы считаемъ певѣроятнымъ. Достаточно бѣглаго взгляда на средневѣковые головные уборы Европы и Азіи, чтобы убѣдиться, что приблизительно съ ІХ вѣка «шапка» играетъ въ нихъ господствующую роль, и если современному европейцу шапка съ мѣховымъ околышемъ напоминаетъ особенно татарскій народный уборъ, то это впечатлѣніе современности совершенно не отвѣчаетъ исторіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, извѣстно, что сама Византія въ ХІ—ХІІ вѣкахъ усвоила себѣ рядъ восточныхъ головныхъ уборовъ, перешедшихъ отъ древности черезъ посредство сассанидской Персіи и Арабовъ. Мы встрѣчаемъ папр.

въ древнемъ персидскомъ барельефъ 1) въ Фирузабадъ, въ сценъ битвы царя съ варварскимъ вождемъ, на этомъ послъднемъ кафтанъ съ оплечьемъ, двъ гривны, на рукахъ и ногахъ металлическіе спирали (8 разъ согнутые), сапоги, перчатки, колчанъ и какъ разъ такую шапку или, точнъе, шишакъ изъ металлическаго зубчатаго или лучеобразнаго околыша—въпца, шапки, тождественной съ Мономаховою и шишомъ въ видъ лилейнаго верха.

Затёмъ отъ Никиты Хоніата узнаемъ, что Андроникъ I Комненъ, въ своихъ продолжительныхъ скитаніяхъ среди варваровъ, усвоилъ себё и головной уборъ въ родё варварскаго остроконечнаго колпака <sup>2</sup>), а затёмъ подобнаго рода колпаки находимъ у королей Франціи и пр. Но эти, большею частію высокія, остроконечныя шапки не имёютъ ничего общаго съ нашею. Напротивъ того, низкія шапки кесарскаго типа съ матерчатымъ околышемъ, но украшеннымъ камнями, наиболёе подходятъ къ Мономаховой коронё <sup>3</sup>).

Блестящая, ничёмъ доселё не превзойденная «диссертація» великаго византиниста Дюканана во коронахъ» занята на половину пространными, на основаніи текстовъ, доказательствами, что, кромё вёнцовъ въ видё обруча, Византія для разныхъ чиновъ пользовалась весьма часто пирамидальными, остроконечными и шаро- или тіаро-образными шапками, какъ своего рода «вёнцами», или инсигніями, что будетъ точнёе. Но мы доселё не имёемъ матеріаловъ собственно археологическихъ для того, чтобы достойно иллюстрировать эту диссертацію, а потому дальнёйшія сужденія о формё Мономаховой шапки должны предоставить будущему.

Но въ этомъ памятникѣ остается еще послѣдняя и его важнѣйшая сторона—орнаментація, та самая филигрань, изъ за которой даже мы привлекли знаменитый памятникъ къ историческому анализу.

Между твмъ, скань или филигрань Мономаховой шапки заслуживаетъ предночтительнаго вниманія: она относится къ типу, наиболье ръдкому, «ленточной» филиграни, исполняемой изъ тонкихъ листовыхъ ленточекъ, выгнутыхъ и припаянныхъ къ лоточку, безъ зерни,—какъ бы фактура перегородчатой эмали, но безъ самой эмали 5). Стало быть, здъсь нътъ нитей, нътъ сученія, нътъ скани, и побъждена высшая техническая трудность наръзать совершенно ровныя, тонкія ленточки и припаять ихъ, не измявъ и не погнувъ неправильно: то, что въ перегородчатой эмали дълается въ сравнительно малыхъ размъ-

<sup>1)</sup> Flandin, Voyage en Perse, I, pl. 43. Rawlinson, 9. The Seventh great monarchies p. 611 puc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nicetas, Alex. Porphyrog. 12—кратко: «пирамидальная шапка темнаго цвъта», гл. 18—дымчатая пирамидальная шапка; Andron. Comn. II, 11: πίλον βαρβαρικόν τῆ κεφαλῆ περιθέμενος, ὅς εἰς ὀξὸ λὴγων πυραμίδι ἐίκασται.

<sup>3)</sup> Const. Porphyrogen. De caer. Appendix, ed. Bonn. p. 500, о коронь кесарской Константина сына Василія Македонянина, при тріумфів отца, бывшаго въ латахъ: φακιόλιον δίκην προπολώματος λευκόν χρυσουφαντον, έχων έπὶ τοῦ μετώπου όμοίωμα στεφάνου χρυσουφάντου. Ποдобія кесарскихъ шанокъ съ матерчатыми вінцами можно видіть на портретахъ Краля Туркій и Константина, сына Миханла Дуки (1071—8), на извістной венгерской коронь, см. рис. Fr. Bock, Die Kleinodien d. röm. Reiches, Taf. XVI, 23, р. 79, мое соч. объ «эмаляхъ» р. 228.

<sup>4)</sup> Des couronnes des Rois de France, Dissertation XXIV sur l'Histoire de Saint Louys, Glossarium med. latin. t. X, pag. 81-7, cp. pl. XII, puc. 12-14.

<sup>5)</sup> Считаемъ нужнымъ дословно повторить опредъление замъчательнаго словаря Гея: Gay, V. Glossaire archéologique, I, 1887, filigrane: «On a encore exécuté le filigrane avec de minces bandelettes taillées dans une feuille de métal, contournées et soudées, sans grènetis. C'est l'opération du cloisonnage des émaux».

рахъ, по необходимости, лишь для контуровъ, здѣсь исполняется для крайне сложнаго и мелочнаго рисунка. Понятно, почему такого рода филигрань встрѣчается лишь въ небольшихъ частяхъ, для рисунковъ или геометрическихъ фигуръ, или цвѣтовъ, но среди обычной скани, и также понятно, почему такая утонченная техника была употреблена для великокпяжескаго вѣнца. И равно считаемъ понятнымъ, почему эта высшая по технической утонченности скань существовала лишь въ византійскую эпоху, когда производилась изъ ленточекъ перегородчатая эмаль.

Такою сканью заполнено все поле пластинъ, кромѣ жгутовыхъ бордюровъ, выполненныхъ не скрученной золотою проволокою, нѣсколько поэтому острой и царапающею, но зерновымъ штабикомъ. Въ скани оставлено мѣсто только для большихъ саженыхъ жемчужинъ, по три на каждой пластинѣ, а болѣе никакихъ камней не было. Такого рода исключительное украшеніе жемчугомъ но золотой вещи имѣло мѣсто именно въ Византіи въ XI—XII вѣкахъ. Но для насъ это обстоятельство еще любопытно и потому, что мы узнаемъ, что калиптры, итвеlla, σхіадіа деспотовъ, кесарей были именно δλομάργαρа. Масса мелкихъ дырочекъ, повсюду наколотыхъ, въ пластинкахъ нашей шапки, остались отъ прежнихъ жемчужныхъ нитей: жемчужины сидѣли въ ячейкахъ розетокъ, репей, въ желобкахъ и по оригинальной каймѣ шапки, то зернами, то густыми рядами.

Далъе, такими гладкими ленточками или перегородочками выполнены въ Мономаховой танкъ пе всъ извивы скани, но лишь особыя части общаго рисунка, какъ цвъты или предметы на общемъ фонъ скани, а именно: розетки, нижеупомянутая цъпь, репья или индъйскія пальметки, большія арабскія розетки, крестообразные или четырехлепестковые цвътки, арабески геометрическаго арабскаго рисунка и наконецъ восьмерки и завитки по бордюрамъ и указанные желобки, согнутые въ видъ гаммы. Но затъмъ, вся общая скань, составляющая растительные разводы, исполнена, какъ отлично видно на нашемъ рисункъ (табл. ХХ), выполненномъ рукою искуснаго рисовальщика 1) съ небывалою еще точностью, тою же ленточною сканью, но ст насъчкою поверхъ и наискось, такъ что она, видимо, подражаетъ ссученой и силюснутой скани, при чемъ мастеръ, если ему приходилось покрывать насъчкою двъ ленточки, лежащія рядомъ, дълаль и пасъчку двойную, ища, видимо, убъдить всякаго, что скань исполнена изъ сученныхъ питей. Эта насъчка скани, на растительныхъ ея разводахъ проведена такъ неуклонно, что, въ то время какъ всъ геометрическія орнаментальныя формы исполнены гладкими лентами, напротивъ того, даже въточки внутри арабесокъ опять покрыты насъчкою: стало быть, она, такъ или иначе, связаца именно съ растительными украшеніями.

Переходя къ орнаментальной схемъ рисунковъ, выполненныхъ скапью па шапкъ, мы должны замътить, прежде всего, что эта схема чисто византійская, не слъдуетъ никакому декоративному плану и покрываетъ безконечною сътью разводовъ всъ пластинки восьми граней шапки. Единственное декоративное построеніе представляють во первыхъ архитектурно располо-

<sup>1)</sup> Художника Д. К. Крайнева.

женныя гнізда жемчуга и нити его, и, во вторыхъ, отдільные цвітки, номіщенные въ опреділенном планів, а не брошенные на общемъ полів, какъ въ восточномъ искусствів. Весьма важно также замітить, что изъ восьми пластинъ 4 одинаковаго рисунка съ мелкими розетками, 3 одинаковаго же съ арабскимъ цвіткомъ и 1 пластинка особеннаго рисунка съ звіздами. На этой пластинків равно не три гнізда жемчужныхъ, а четыре, расположенных престому, и очевидно, что это пластинка лицевая.

Орнаментація шапки и отдільные ея рисунки принадлежать византійскому искусству XI—XII въковъ и не имъютъ ничего общаго съ поздне-татарскими, обыкновенно весьма грубыми, филиграневыми изділіями, которыя мы знаемь въ среднеазіатскихъ современныхъ издёліяхъ Хивы, Бухары и Самарканда. Главный рисунокь—все тё же виноградные поб'єги или разводы—завитки виноградной лозы, которые съ IV въка появились въ Византіи изъ римской орнаментики и после тысячелетней переработки въ византійскомъ орнаменте усвоены были едва ли не всею Европою и Азіею. Толковать объ этомъ орнаментъ было бы излишне, если бы мы здёсь не находили особеннаго его осложненія, а именно: усики лозы здёсь становятся короткими, сидять рядами по внутренней сторонь вытки и такимь образомь заполняють совершенно волюту, а для остающагося по 4 угламъ четыреугольнаго поля ея прибавляются по два, но три усика въ каждомъ, — и рисунокъ готовъ. Въ загибъ каждаго усика сидить блестящее зернышко, и потому поле цоходить на филиграпное, не будучи имъ въ сущности. Мы знаемъ пока точно такую же орнаментацію только на серебряномъ кіоть (рис. 40) древней рукописи Евангелія въ Гелатскомъ монастырь, отъ XIII—XIV в., съ которымъ и будемъ затемъ сравнивать нашу шапку. Обыкновенно же 1) рисунокъ подобныхъ завитковъ не закрываетъ сплошь поля, усики разставлены достаточно и, кромъ того, прижаты къ въткъ, изъ которой выходять, чемъ возстановляется для извъстной стенени первоначальный римскій типъ, тогда какъ здёсь возобладаль уже восточный орнаментальный принципъ.

Внутри разводовъ выполнены рисунки: 1) розетокъ того же рисунка, что издаваемыя пами блятки изъ Херсонеса; къ этимъ розеткамъ, какъ если бы это были пуговки или брошки, прикръплены подобія цьпочекъ изъ репьевъ 2), которыхъ форма близко напоминаетъ цьпи на коронахъ извъстнаго клада Гварразара близь Толедо (1858 года); наши цьпочки поддерживаютъ пару жемчужинъ; 2) цвътовъ крестообразной формы, которые находимъ и на Гелатскомъ окладъ; отъ этихъ цвътковъ протянутыя цьпочки представляютъ извъстный сассанидскій типъ ряда плющевыхъ листьевъ. Далье, въ срединъ пластинокъ находимъ или такъ назарабскій цвътокъ (она же и византійская схема XI—XII в. въ миніатюрахъ) или арабскую

<sup>1)</sup> Лучшій обращикъ представляется напр. на окладь Евангелія XI века въ Музев Клюни.

<sup>2)</sup> Въ «Восточномъ Музев» Ввны, мы встрътили среди народныхъ уборовъ Арабовъ тройную ценочку изътакого именно рода петель, съ пятью колечками, на которыхъ подвешены бляшки въ виде розетокъ тождественнаго рисунка. А древнейшій типъ представляется серьгами изъ Венгріп, въ виде розетокъ съ гранатами, и поталами вниву, что тоже репьями, съ гранатомъ. Въ каціон. музев Пешта несколько эквемиляровъ.

теометрическую фигуру съ розеткою внутри. Эту же фигуру съ составною розеткою изъ 7 малыхъ розетокъ находимъ на окладѣ Гелатскаго Евангелія, и тождество этого орнамента, а также цвѣтковъ, достаточно убѣждаетъ, что относить эти орнаменты, по простой догадкѣ, къ искусству татаръ, было бы непростительною ошибкою. Пластинки выполнены всѣ въ двухъ рисункахъ, мало чѣмъ разнящихся. По бордюру ихъ протянуты ряды восьмерокъ, очень характерной формы.

Наконецъ, по нижней каймѣ шапки идетъ оригинальный рисунокъ, подобіе меандра, составленнаго изъ сомкнутыхъ буквъ гаммъ или глаголей, но въ существѣ представляющихъ ту же форму желобковъ для жемчужныхъ нитей, которую мы указали на брошахъ, принадлежащихъ барону Гейлю. Несомнѣнно, это рисунокъ арабскаго стиля 1), и онъ не только напоминаетъ арабскія буквы, наклоненіемъ своихъ линій, но и вся кайма какъ бы подражаетъ молитвенной надписи, обычно находящейся на краяхъ шлема, но въ данномъ случаѣ

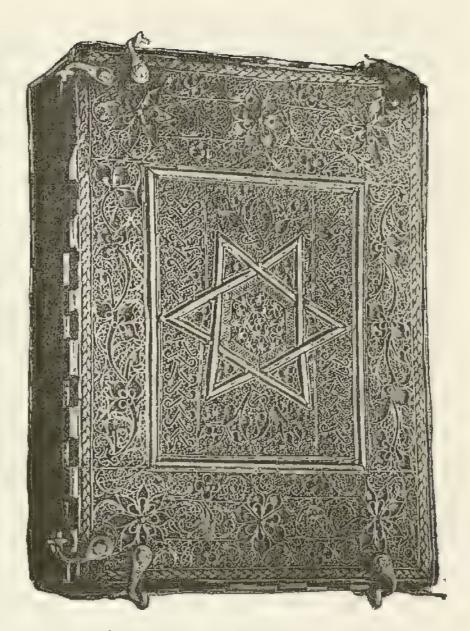

Рис. 40. Серебряный кіоть Евангелія въ монастыръ Гелати.

неумѣстной. Мы находимъ подобныя коймы на коробочкахъ съ талисманами X столѣтія въ восточной Россіи, но наибольшая близость представляется въ рисункѣ внутреннихъ коймъ того же Гелатскаго оклада.

Еще тѣснѣйшее опредѣленіе древней скани Мономаховой шапки получаемъ сравненіемъ съ фактурой скапи на окладѣ извѣстнаго Мстиславова Евангелія (ок. 1125 г.), хранившагося въ Архангельскомъ Соборѣ, а нынѣ перенесепнаго въ Патріаршую Ризницу и такимъ образомъ спасеннаго, быть можетъ, отъ разрушенія, вслѣдствіе небрежнаго храненія и сырости. Мы не имѣемъ здѣсь надобности повторять то, что составляетъ ученую заслугу Г. Д.

¹) Ομακο, οсновное его происхожденіе только византійское. Іоаннъ Лидійскій въ своемъ соч. De magistratibus сообщаєть (ed Bonn, II, pag. 169) ο κοймахъ (бармахъ): Παραγώδαις, α ὑ ριγά μιμοις, ἀντὶ τοῖς χιτῶσι χρυσοῖς γαμματίσκοις ἀναλελογχωμένοις, ἀπὸ τῆς περὶ τοὺς πόδας ὥας καὶ τελευτῆς τοῦ ἐσθήματος ἐξ ἐκατέρων τῶν πλαγίων εἰς γάμμα στοιχεῖον διαζωγράφουσι χρυσῷ τὸν χιτῶνα. Κακъ украшеніе чернью или эмалью на придворныхъ жезлахъ или диканикіяхъ орнаменть изъ гамиъ или глаголей упоминаеть Кодниъ въ соч. «о чинахъ Византійскаго двора» ed. Вопп, сар. IV, рад. 27: «Τὸ δικανίκιον ἀργυροῦν, χρυσοχοϊκον, γαμματίζον ἄνωθεν» (въ переводъ: figuras litterae gammae superne repraesentans).

Филимонова, и наши детальныя дополненія къ его трактату объ эмалевыхъ образкахъ этого оклада 1), такъ какъ это не относится къ дёлу, и для нашей задачи достаточно подтвердить прежде сказанное, что эти образки принадлежать весьма различнымь эпохамь: X и XI вѣку византійскаго происхожденія, XIII в. — древнерусскія эмали, и наконецъ 1551 года позднъймія русскія финифти. Къ пашей задачь относится сравненіе самой скани оклада, представляющей, на первый взглядь, значительное сходство по рисунку съ древнъйшими памятниками, какъ-то Мономаховою шапкою: основу рисунка составляютъ разводы изъ закручивающейся въточки съ крутящимися усиками, волюты составляють различныя геометрическія фигуры, группируются около четырехъ розетокъ, украшены ложбинами съ жемчугомъ, круппыми, сажеными жемчужинами и пр. Но это, во 1-хъ, скань не золотая, а серебряная, золоченая, на серебряной позолоченной же доскв, и по фактурв относится къ разряду «плоской», какъ ее называетъ г. Филимоновъ, серебряной «скани, употреблявшейся для украшенія русскихъ памятниковъ, преимущественно иконныхъ окладовъ, панагій, крестовъ въ XV и XVI стольтіяхъ». «Эта скань вовсе не носить, говорить онь, отличительныхъ признаковъ XII стольтія. Древнъйшая скань, или филигрань, во время процвътація въ Византіи золотыхъ дъль мастерства, сколько можно судить по памятникамъ, которыхъ происхождение не подлежитъ сомнению, была двухъ родовъ: или въ видъ съти изъ принаянныхъ на ребро тончайшихъ пластинокъ, подобныхъ твмъ, которыхъ промежутки наполиялись мусіею, или въ видв золотыхъ веревочекъ, расположенныхъ завитками, змъйками и пр. Въ обоихъ случаяхъ скань употреблялась по преимуществу золотая, имъла довольно значительное возвышение надъ уровнемъ основанія, словомъ, имъла видъ накладки». Таково сужденіе изв'єстнаго знатока русской старины и древнерусскаго мастерства, но мы можемъ его еще дополнить указаніемъ на скань круглой бляшки въ упомянутой выше находкв кургана Новомосковскаго увзда Екатеринославской губерніи 2): эта скань изъ позолоченнаго серебра имветь совершенно тоть же типь, что въ Мстиславовомъ Евангеліи, т. е. здёсь хотя и есть репейки гладкія, но прочая скань грубо ссученая, а звъздочки наведены финифтью красною и голубою, и скань представляется сплюснутою по позднейшему шаблону, хотя и самый типь украшеній, и жемчужныя гнезда еще вспоминаютъ древній образецъ.

Въ виду всего вышесказаннаго, мы не можемъ не объявить прямою ошибкою предположеніе, недавно выпущенное, что Мономахова шапка должна относиться къ XIV—XV
вѣкамъ, если не позднѣе, и быть татарскаго происхожденія, потому что ея орнаменты не имѣютъ
будто бы никакого опредѣленнаго стиля. Искусство, техника и фактура Мономахова вѣнца
отличаются такимъ высокимъ совершенствомъ, что сами по себѣ могли бы составить стиль,
и только отсутствіе доселѣ порядочнаго снимка было причиною, что на этотъ чудный
памятникъ не было обращено вниманія западными знатоками, подобно Лабарту или

<sup>1)</sup> Г. Д. Филимонова. Окладъ Метиславова Евателія. Изъ Чтеній М. О. И. и др. 1860 г., М., 1861. Наша «Исторія и Паматники византійской эмали. Собранів А. В. Звенигородскаго», стр. 186—8.

<sup>2)</sup> Коллекція Д. Я. Самоквасова въ Историческомъ Музев, за № 4533.

Францу Боку; что же касается русскихъ изследователей, то всё известные спеціалисты неоднократно выражали свое удивленіе красоте и необычайной крепости филиграни, съ виду столь хрупкой. Съ своей стороны, повторяемъ, изъ крупныхъ вещей мы не зпаемъ нигде подобной филиграни, а изъ мелкихъ только броши барона Гейля могутъ соперничать съ нею.

Мы признаемъ Мономаховъ вёнецъ абсолютно византійскимъ памятникомъ, но полагаемъ, что онъ былъ выполненъ не въ Константинополів, но или въ Малой Авіи, или на Кавказів, или въ самомъ Херсонів, словомъ, гдів византійское искусство въ XI — XII вікахъ соприкасалось съ развитымъ арабскимъ орнаментомъ. Броши Гейля мы считаемъ древніве, уже потому, что въ нихъ указываемые желобки не играютъ еще декоративной роли, котя и расположены зигзагами, Мономахову же шапку, по нікоторымъ мелкимъ деталямъ техники, считаемъ необходимымъ относить къ XII віку, тогда какъ Гелатскій окладъ долженъ принадлежать уже XIII или даже началу XIV віка.

Мы имѣемъ множество памятниковъ X—XII вѣковъ, украшенныхъ именно по золоту тонкими филигранями разныхъ типовъ, сканью, «веревочною» и пр., исполненныхъ не только въ самой Византіи, но и въ Италіи, Франціи, Германіи и Россіи. Между тѣмъ, тѣже наши описанные виды филиграни находимъ и въ византійскихъ и арабскихъ произведеніяхъ: а именно, филигрань исполняется изъ ссученныхъ и сплющенныхъ въ ленту нитей, которыя спаиваются по нѣскольку, рядомъ, образуя какъ бы пучекъ упругихъ побѣговъ, которые только при концѣ загибаются усикомъ и охватывають зернышко. Внутри этихъ разводовъ, и отчасти поверхъ ихъ, припаивается гнѣздо съ камнемъ, который, будучи приподнятъ надъ золотою поверхностью, получаетъ лучи, отраженные ею, и болѣе свѣтится.

Наиболее зам'ячательный въ техническомъ отношеніи образець чисто арабской скани или филиграни находимъ въ бляшкахъ, украшающихъ зеленый шелковый пояст сарацинскаго происхожденія, служившій для подвязыванія столы въ числіє «клейнодовъ» священной римской Имперіи «Германской націи», или Австрійскаго Габсбургскаго дома, хранимыхъ въ Вінской сокровищниців этого дома 1). Не мудрено, что этотъ поясъ, очень простой самъ по себъ, хотя изъ тонкой и дорогой шелковой ткани, съ самаго начала быль отнесень къ числу древнійшихъ клейнодовъ, входившихъ въ орнать Норманнскихъ королей, какъ изв'ястно, перешедшій потомь, такъ сказать, по наслівдству къ римскимъ императорамъ. Пластинки, украшающія этотъ поясъ по его концамъ, такъ необыкновенно изящны въ своей простоть и художественности, что ихъ, конечно, нельзя см'яшать съ вещами сицилійскаго происхожденія: он'я покрыты превосходными сканными разводами, и такъ какъ свободныя поля были затъмъ выр'язаны (ср. технику Рязанскаго клада 1822 г. въ бусахъ), то получилась ажурная филигрань. Сама же филигрань исполнена такъ приблизительно, какъ и скань Мономаховой шапки, т. е. глад-

<sup>1)</sup> Führer durch d. Schatskammer d. Kaiserhauses zu Wien. 1895, II, 15, pag. 25.

кими ленточками, на которыя уже затымь сверху напаяны филиграневыя нити чрезвычайной тонкости.

Влижайшій затімь, по времени, памятникь, содержащій ту же сканную или филиграневую технику Мономаховой шапки и окончательно доказывающій ел европейское, не азіатское, и тымь болые не татарское происхождение, есть извыстный иеремоніальный мечь римских з (германских) императоров, состоящій въ числів клейнодовь римской Имперіи и храшимый въ Вѣнской сокровищницъ 1): этимъ мечемъ, по короповаціи, наносился рыцарскій ударъ. Мечь происходить, вмёстё съ другими регаліями римскихъ императоровъ, изъ Сициліп, но такъ какъ, въ числв его украшеній, вверху имвется эмалевый имперскій орель, будто бы тождественный съ прочими эмалями, то и установлено было уже давно, что мечъ не могъ принадлежать къ наследію порманискихъ королей, но быль, вероятно, исполненъ уже для императора Генриха VI въ Палермо. Въ нашемъ вопросв о филиграни мечъ играетъ весьма видную роль, такъ какъ, при его непременномъ европейскомъ происхождении, онъ представляеть ту же фактуру сканей, что и шапка Мономахова. А именно, по объимъ сторонамъ ножень, отъ крыжа и до конца, наложены ромбоидальныя 2) пластинки эмалевыхъ орнаментовъ, а вокругъ нихъ, т. е. по четыремъ сторонамъ, набраны филиграневыя пластинки въ видъ треугольниковъ, сообразно формъ остававшихся свободныхъ полей, числомъ но 30 на каждой сторонв ножень. Эмалевия пластинки той же техники и достоинства, что эмали, покрывающія далматику и мантію, которыя, какъ изв'єстно, сицилійскаго происхожденія; одпако, эти одежды были сдъланы въ 1133 году въ Палермо сарацинскими мастерами для короля Рожера II, тогда какъ мечъ былъ сдълапъ поздпъе, очевидно, при помощи набранныхъ въ сокровищницъ старыхъ эмалевыхъ бляхъ и украшеній, конечно, одпако, не поздиве ста леть, после ихъ изготовленія. Разсмотр'євь эмалевую технику бляхь и орла, мы нашли изв'єстную, хотя мало зам'єтную, разпицу, такъ какъ, въроятно, эмальеръ, дълавшій орла, во-первыхъ, наслідоваль ту же технику, во 2-хъ подражаль другимъ эмалямъ; мы пе знаемъ пока въ точности, какія именно эмали имбемъ передъ собою, и до времени предполагаемъ, что онб той же сицилійской работы (только не чисто византійской): въ нихъ обращаеть на себя вниманіе господство синей и красной эмали (кирпичнаго оттыка) и плохая шлифовка эмалей, недостаточно наполняющихъ лоточки 3). Что наша догадка имбеть свои основанія, можно видіть на крыжі, гді эмальерь

<sup>1)</sup> Führer durch d. Schatzkammer d. Kaiserhauses zu Wien. 1895, I, 7, pag. 19. Franz Bock, Die Kleinodien d. h. Röm. Reiches d. Nation.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ромбическая форма вызвана была первоначальною накладкою металлических бляхь для укръпленія ножень, а затьмь удержана въ наборныхь украшеніяхь по причинь удобства формы для эмалевыхь городчатыхь наборовь. По крайней мёрь, въ изображеніяхь мечей на пространствь XI—XIII въковь и на византійскомъ Востокъ и франкскомъ Западъ встрьчаемъ этоть типь украшеній въ обиліи: типь этоть ведеть свое начало оть римскаго образца, извъстнаго еще въ Византіи и въ романскомъ періодь. Широкіе церемоніальные мечи, служившіе инсигніями для многихь воинскихь потентатовь, встрьчаются въ XI—XII стол. па рельефахъ, надгробіяхъ весьма часто, съ XIII в.— въ памятникахъ Франціи, Испаніи, Германскихъ земель и пр.

<sup>3)</sup> Перегородчатыя эмали вападнаго происхожденія, надо думать, вызовуть со временемъ спеціальныя изслідованія, безъ которыхъ современные опыты построенія развыхъ «германскихъ древностей», «галдыскихъ» и пр. не

соединиль на одной полосів двів пластинки эмалей различнаго рисунка, совершенно не сходящихся. За то скань была выполнена именно для меча: она превосходной, тонкой работы, изъ плоскихь лепточекь, припаянныхь на лоточкі, съ насічкою по верху, но рисунокъ взять уже уродливый—изъ віточекь, идущихъ ширингами, длинными рядами поперекъ ромба; на крыжів скань получше, съ мелкими зернами. Такимъ образомъ, сицилійская скань XII—XIII стол. была тождественна съ грузино-армянскою, т. е. сама была арабскаго, точніве говоря, —сирійскаго происхожденія.

Мы встретили, затемь, тождественную скань на оправе знаменитой бирюзовой чаши, происходящей, въроятно, изъ Персіи и слывущей подъ именемъ подарка великаго халифа, въ сокровищницъ церкви св. Марка въ Венеція. Эта оправа или, точнье, золотая кайма, верхній бордюръ чаши составлена изъ набора эмалевыхъ и сканныхъ пластинокъ, по очереди обходящихъ чашу; эмали отличной перегородчатой техники и работы, но, новидимому, нъсколько позднъй-. шаго происхожденія, чамь большинство перегородчатыхь эмалей вь этой сокровищниць: эти эмалевыя бляшки отличаются характернымъ преобладаніемъ краснаго цвёта. По сторонамъ эмалей, и какъ бы опять служа для нихъ фономъ, сканныя пластинки набраны на чистомъ золотъ гладкими золотыми ленточками, припаянными на ребро, и окружающими обыкновенно семь гить дъ съ камиями. Превосходный рисунокъ этой скани представляеть или разводы въ видь кружка, съ загибающимся внутрь его, и притомъ по срединь, листомъ аканоа въ профиль, съ усиками или въточками, загибающимися по сторонамъ; или же разводы въ видъ сердца, т. е. плющеваго листа (какъ уже мы объясняли достаточно въ исторіи византійской эмали) съ такими же деталями. Для насъ особенно важно, что равно и сарадинскій поясъ, и шанка Мономахова, и эта вещь отличаются отъ другихъ не только фактурою скани, но и художественнымъ рисункомъ. Какъ увидимъ сейчасъ, эта техника держалась не долго; и не мудрено: только вглядевшись въ работу этой оправы, поймешь, какія трудности она должна была доставить мастеру, такъ какъ скань русской шанки сравнительно выше, а въ этой оправъ очень низка, и даже нарезать эти полоски было трудно, а еще труднее, не повредивъ и не помявь, уложить.

Насколько описанная техника приподнятой, какъ бы ажурной скани, изъ спаянныхъ вмѣстѣ свитыхъ серебряныхъ ленточекъ, была распространена на западѣ уже въ позднѣйшую эпоху, показываетъ напр. цѣлый рядъ оправъ на различныхъ рѣдкостяхъ и драгоцѣнностяхъ, попавшихъ въ извѣстную сокровищницу церкви Св. Марка въ Венеціи. Эти оправы исполнены исключительно въ серебрѣ, но были нѣкогда позолочены, и всегда дополнены еще мелкими гнѣздами полудрагоцѣнныхъ камней. Такъ оправлена напр. большая яшмовая чаша съ массивными древне-типичными ручками, даже овальпая чаша изъ прозрачнаго рубиноваго

дадуть прочнаго историческаго результата. Уже разпообразіе эмалей на «римских» клейнодахь обращаеть на себя вниманіе: на пар'я перчатокь имфются превосходныя бляшки съ тритонами и пара птичьихь головокь почти варварской работы (X вфка?); на мантіи эмади хуже, чёмь на далматикф; на мечт Св. Маврикія (1257 года) есть куски византійских эмалей, и т. д.

сердолика, большая стопа изъ горнаго хрусталя съ рѣзною куфическою надписью (по. 78), большая же стопа изъ горнаго хрусталя, безъ украшеній (по. 72), кувшинчикъ изъ желтоватаго алебастра (?), пакрытый широкимъ серебрянымъ горлышкомъ, съ сѣткою внутри (№ 56), и подобный же изъ горнаго хрусталя, въ такой же оправѣ (№ 88) ¹). Подобнымъ же сканнымъ орнаментомъ и камнями украшена мощехранительница или ковчежецъ изъ горнаго хрусталя, съ любопытною по немъ рѣзьбою, изображающею оленей у источника, въ музеѣ Клюни въ Парижѣ ²): вещь можетъ быть отнесена къ XIII вѣку.

Древнимъ и любопытнымъ образцомъ примѣненія этой приподнятой скани можеть служить мало извѣстная, но весьма замѣчательная, епископская митра изъ золотой шелковой парчи въ церкви св. Петра въ Зальцбургѣ, относимая къ XII вѣку ³). Парча митры и золотой галунъ ея, судя по видоизмѣненному византійскому рисунку и, вмѣстѣ, по латинскимъ буквамъ каймы, происходятъ, повидимому, изъ мастерскихъ Сициліп или Южной Италіи и представляютъ тонкую, превосходную работу. На ткани, по титулу (вертикальной полосѣ) и имркулю (околышу) митры, нашиты отдѣльные сканные простые кружки съ разводами внутри и съ зернами на вѣточкахъ, а на угольникахъ самой митры трехчастные разводы изъ трехъ кружочковъ; срединные усики съ зернышкомъ закручены и приподняты падъ поверхностью тѣмъ, что ихъ разводы прикрѣплены зернами поверхъ усиковъ паружныхъ. Конечно, эти металлическіе разводы были сняты съ металлической доски, которую онѣ украшали первоначально, и весь этотъ наборъ указываетъ, какъ въ южной Гермапін въ XII вѣкѣ рѣдки были подобныя издѣлія, встрѣчаемыя въ Россіи во многихъ гораздо лучшихъ образцахъ.

Понятно, какой интересь могли бы имёть для нашего вопроса такіе замічательные памятники средневіжоваго искусства, какъ корона Карла Великаго, прочіе клейноды Римской имперіи, Paliotto ц. Св. Амвросія въ Милані, Pala d'Oro въ Венеціи и т. п., но мы должны, съ самаго начала, оговориться, что всі эти предметы, въ высшей степени важные для общей исторіи искусства и мастерства различныхъ племень и містностей еще варварской Европы, різко отличаются отъ своихъ восточныхъ образновъ, и на этотъ разъ — мы должны сказать прямо—къ своей прямой выгоді. Это западное мастерство, при первомъ взгляді, отличается варварскимъ преувеличеніемъ, и прежде всего утрировкою размітровь и формъ, усвоенныхъ съ Востока: орнаментъ становится здісь грубымъ, массивнымъ: фигура, рельефъ крупніте размітрами, и отсюда всі недостатки видны явственніте, сильніте. Вотъ почему, какъ увидимъ, и скань, и эмалевая техника всіть перечисленныхъ произведеній западнаго мастерства 10 скань, и эмалевая техника всіть перечисленныхъ произведеній западнаго мастерства 10 скань, и эмалевая техника всіть перечисленныхъ произведеній западнаго мастерства 10 скань, и эмалевая техника всіть перечисленныхъ произведеній западнаго мастерства 10 скань, и эмалевая техника всіть перечисленныхъ произведеній западнаго мастерства 10 скань произведеній произведення 10 скань произведення 10 скань произведення 10 скань произведення 10 скань произ

<sup>1)</sup> Tesoro di S. Marco, ed. Ongania: tav. XXXVI, 65; XXXVII, 66; XLIV, 94, 95, 12; XLVIII, 105 (тексть стр. 84—5); L, 112; LA; L, 1, 117.

<sup>2)</sup> Sommerard, E. Nouveau Catalogue du Musée de Cluny, 1883.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Не знаемъ, была ли гдъ нибудь эта митра издана или воспроизведена, кромъ фотографическаго снимка въ серіи фотографій Вънскаго Художественно-Промышленнаго Музея за № 1.

<sup>4)</sup> Ближайшія доказательства того, что всё эти предметы принадлежать западному искусству, хотя и собраны частію изъ византійскихъ кусковъ, какъ Pala d'Oro, мною уже изложены въ «Исторіи византійской эмаль», изданіє А. В. Звенигородскаго.

грубъе, ниже въ отношеніи мастерства противъ византійскихъ оригиналовъ X — XI въковъ. Но, вмѣстѣ съ увеличеніемъ размѣровъ, западному мастеру приходилось больше вырабатывать рисунокъ, дѣлать правильнѣе фигуру и то, что на первый взглядъ кажется болѣе грубымъ, сдѣлано въ сущности лучше, такъ какъ всѣ недостатки крохотныхъ фигуръ византійскаго искусства скрыты за ихъ миніатюрностью. Вмѣстѣ съ этою утрировкою, получается сила, выраженіе, искусство выигрываеть въ жизни, мастеръ ищетъ совершенствоваться, является движеніе впередъ и оригинальность, такъ какъ, при крупныхъ размѣрахъ рельефа эмалевой фигуры, приходится уже наблюдать натуру, а не дѣлать все по шаблону.

Таково, кратко говоря, отношеніе декоративныхъ издёлій западнаго мастерства къ ихъ (несомнённымъ) восточнымъ оригиналамъ, и таковъ историческій принципъ: то, что мы готовы назвать и часто называемъ упадкомъ искусства, есть его возрожденіе.

Внимательное изучение техники сканнаго филиграннаго дёла и на такъ назыв. корон'в Карла Великаго насъ убъдило, что не только дуга ея (arcus cornua), какъ то доказываетъ падпись, принадлежить времени Конрада IV († 1254), но и вся корона, что, признаться, мы не рашались досель говорить, подчинившись авторитету Фр. Бока, который считаеть корону конца XI или начала XII въка. Хотя мы признаемъ и теперь, что створки обруча и дуга короны не одновременны, какъ то объясняли и ранве 1), но не считаемъ уже возможнымъ пом'єщать корону въ XII столітіе. И это по той простійшей причинь, что техника короны решительно тождественна во всёхъ частяхъ и безусловно одинакова съ извъстнымъ крестомъ, въ числъ римскихъ регалій, принадлежащимъ документально эпохъ Конрада IV. Между темъ и сравненіе скани подтверждаеть нашу мысль: скань здёсь состоить изъ толстыхъ свитыхъ нитей, зернь крупная, вся техника поздняя, очевидно, западной работы, быть можеть, сицилійской, какъ думаеть и Фр. Бокъ. Мы и прежде указывали на примененный здёсь способъ ажурныхъ гнездъ, и на аляповатое ихъ исполненіе, невозможное для Византіи, а теперь ограничимся сопоставленіемъ короны, креста и венеціанскаго оклада Pala d'Oro, котораго окончательная отдёлка и уборъ камнями также относится къ XII—XIII векамъ.

Еще болье опредъленные выводы поможеть намъ сдълать техническій анализь извъстнаго Paliotto—престола миланской церкви Св. Амвросія. Этоть памятникь, относимый прежде къ 835 году, мы отнесли ко второй половинь XI или первой XII въка, на основаніи разбора его эмалей, металлическихъ рельефовъ и всего фигурнаго ихъ стиля. Въ настоящее время, когда эта догадка подтверждена съ другой стороны изследованіями Діего Сантъ Амброджіо <sup>2</sup>), мы можемъ, съ большею уверенностью, повторить то, что писали ранее о важномъ для насъ техническомъ вопрось, т. е. что «некоторыя техническія детали памятника указывають на XI—XII столетіе. А именно: драгоценные камни, его украшающіе, п даже

<sup>1)</sup> Византійскія эмали. Собранів А. В. Звенигородскаго, стр. 113-9.

Указаніемъ этимъ мы обязаны рецензіп уважаемаго изслідователя древнехристіанскаго искусства Д-ра Павла Вебера въ Repertorium für Kunstwissenschaft, XVIII, 1 Bd, 4 Heft, 1895.

жемчугъ, кораллы и пр., размъщены отчасти въ гнъздахъ, окруженныхъ филигранью; крупные же камни, въ приподнятыхъ ажурныхъ гивздахъ, пропускаютъ лучи света и отраженіе спизу, черезъ свои филигранныя арочки, и представляють техпику, исключительно встрвчаемую въ изделіяхь конца XI и всего XII века на Западе, а ее то мы и считаемь важньйшимъ руководящимъ признакомъ для опредъленія даты». Мы вновь пересмотрыли всъ техническія детали памятника и убъдились, что фактура здёсь также груба, аляповата, какъ въ коронъ Карла Великаго. Такъ, вокругъ центральной рельефной фигуры Спасителя расположены 15 и 12 большихъ камней въ овальныхъ гназдахъ, размащенныхъ каждое на ажурной аркадь, изъ витыхъ жгутиковъ, съ крупною зернью; коймы чеканныя, съ рисункомъ вътвей или нобъговъ съ рогами изобилія; звъзды вокругь изъ вставныхъ пиленыхъ гранатъ и мелкихъ камней; обнизано жемчугомъ-бисернымъ или мелкимъ. На боковыхъ сторонахъ центральные кресты представляють ту же технику; но жемчугь здёсь саженый, въ гнёздахъ желобчатыхъ, а звиздочки изъ ризаныхъ серебряныхъ листовъ, старинной техники, припаянныхъ къ поверхности; филигрань все таже, крупнозернистая и грубая. Задняя сторона украшена шестью гивздами съ нарвзными ажурными зввздами, а между эмалевыхъ блящекъ, филиграневыя иластинки, съ гнездами, съ сканными рисунками крестовъ, четырелистниковъ, лилій, завитковь, вѣтокь, но все это толстой скани, какь бы изъ жгутовь.

Однако, горельефная или приподнятая филигрань встрѣчается и здѣсь сравнительно рѣдко, и вообще тонкія украшенія сканью цѣнятся высоко, почему напр. вся икона Гелатской Божіей Матери исполнена чеканомъ, и только отдѣльные эмалевые образки обложены сканными коймами. Уже въ XV вѣкѣ выступаетъ вновь эта техника въ Арменіи и на Балканскомъ полуостровѣ, но имѣетъ совершенно иной типъ: она дѣлается изъ низкаго серебра, и рисунокъ пріобрѣтаетъ специфическую утрировку прежнихъ схемъ.

Но и помимо эмали, золотыхъ дѣлъ мастерства, скани, басменнаго дѣла и пр., южнорусская художественная промышленность достигла высокаго состоянія въ великокняжескомъ
періодѣ во многихъ, намъ пока пеизвѣстныхъ или малоизвѣстныхъ сферахъ. Мы напр. имѣемъ
отъ XII вѣка въ письмѣ митрополита Дристры любопытнѣйшее свидѣтельство о томъ, что
рѣзьба въ его время почиталась даже скиескою или русскою спеціальностью, «искусствомъ
руссовъ». Не разбирая этого свидѣтельства, ограничиваемся приведеніемъ его текстуально ¹),
съ тѣмъ, чтобы вернуться къ нему со временемъ, а теперь примемъ его лишь какъ напоминаніе
о нашей обязанности искать историческаго возстановленія исчезпувшей высокой культуры
южной Россіи. Въ этой задачѣ, которую мы теперь едва намѣчаемъ, залогь успѣховъ самостоятельной русской археологической науки и ея будущая важная заслуга передъ наукою
европейской.

¹) Tretzes, ed. Dressel, Histor. 393—6, 1851 № 80. Τὴν παρὰ σῆς ἀγιωσύνης προσχυνητὴν ἐμοὺ σταλεῖσαν γραφήν ἄμα καὶ τὴν μεγαλοδωρίαν ἀνέλαβον. ...τοτε παιδάρων ὁ ἐκ Σεβλάδου νῦν μετεκλήθη Θεόδωρος; καὶ τὸ τα υρογλυφὲς, ἐι δὲ βούλει, ρωσογλυφὲς μελάνδοχον, ἐκέινο πυξίδιον, ῷ ἐκ ὀστὲου ἰχθύος ὑπὲρ τὰ Δαιδάλου θρυλλούμενα χειρουργήματα, ἀφατὸν τε κάλλος ἐνετετόρευτο. Πρωπομημών δοστημέν «χορον».

Самое важное, однако, явленіе русско-византійской среды есть внутреннее отношеніе варварскаго міра къ цивилизаціи, связь внёшняя и внутренняя русской жизни съ византійскою культурою и ея гражданскимъ обществомъ. Эти отношенія мы назвали внутренними въ томъ смысл'ь, что ихъ не видно сразу, ихъ открываеть лить изученіемъ, но разь они доказаны и приняты въ принципъ, они ведутъ, такъ сказать, внутрь всего этого внъшняго міра вещей, дають намъ постигнуть его внутреннее содержаніе. Утвердить этоть принципъ связи варварской культуры съ ранве ея развившимися значило бы только подтвердить законъ непрестапнаго прогресса въ исторіи, усвоенія посл'ядующими на ея поприщ'я всего имъ необходимаго зав'ята предъидущихъ поколѣній и казалось бы дъломъ съ перваго взгляда легкимъ и натуральнымъ. Но всв теоретическія и археологическія сочиненія нашего въка о первобытной культур'в наложили такую печать предвзятыхъ положеній на тоть отділь начальной средневівковой археологіи Европы, который мы условно называемъ варварскими древностями, что здёсь не скоро откроется научный историческій пріемъ. Вмісто того, чтобы для каждой вещи доискиваться ея образца въ соседнихъ развитыхъ культурахъ, такъ легко бываетъ применять условно принятыя соображенія о примитивныхъ началахъ и ихъ эволюціи, а следовательно сводить изученіе формъ къ пемногимъ формуламъ, и это представляется тамъ болве естественнымъ, что варварскій быть, дъйствительно, сохраняеть эти первобытныя начала и видоизмъняеть воспринятыя культурныя формы постояннымъ переживаніемъ. Между тімь, несомнінно, жизнь свіжей, по своему варварству, паціональности въ сосёдстве съ гражданскимъ обществомъ направляеть всю чуткую ея воспріимчивость въ сторону заимствованія, усвоенія, а затёмъ и соперничества, и эти отношенія проникають глубоко во всю народную жизнь, разносимыя изъ города, быта высшихъ сословій, въ жизнь села и простонародья. Таково было вліяніе Византіи на древнюю Русь, пока Византія была ея непосредственною сосёдкою въ Херсонесё, Тмутаракани (въ XI векв) и пока византійское вліяніе на Русь приносили православная Грузія, Галичь, берега Дуная, свободныя торговыя сношенія и сообщенія съ Цареградомъ. За это время быть народа, формы его ісрархіи, чинъ великокняжескій, убранство церемоніальное или обрядовое, знаки отличія и достоинства, внъшнія формы гражданственности, все это должно было, такъ или иначе, видоизмъпиться въ смыслъ аналогичномъ съ византійскими формами. Такъ были приняты, вмъстъ съ вънцами, жепскими діадемами, киками и кокошниками, покрывалами и прочими головными уборами, извъстныя, отвъчающія вещамъ, понятія и обычаи. И если напр. женское ожерелье вообще всегда существовало, то монисто являлось уже выраженіемъ особыхъ формъ быта, также какъ различныя къ нему подвѣски, талисманы, амулеты. Извѣстно разнообразіе чиновъ византійскаго двора и ихъ придворныхъ облаченій, переносъ въ эту дворцовую среду варварскихъ народныхъ нарядовъ и возвращение ихъ же опять къ варварамъ уже съ характеромъ почетнаго наряда, отличія, ранга, и всякій, приступая къ изслёдованію народныхъ уборовъ и отличій, гривенъ, цать, крестовь, цёпей, наручей, почетныхь фибуль, всякихь подвёсныхь украшеній, должень, очевидно, прежде всего изследовать происхождение этихъ разныхъ предметовъ личнаго убора.

Кратко говоря, клады предметовъ древности, открываемые въ Россіи и относящіеся къ великокняжескому періоду, представляють къ этому наилучшій поводь и случай. Большинство предметовъ, сохраненныхъ въ землѣ отъ истребленія, принадлежить къ разряду драгоцѣнныхъ уборовъ и украшеній, а большинство кладовъ принадлежить Кіеву, и немногіе городищамъ Рязани, Владиміра, т. е. центровъ древнерусской исторіи. Если намъ удастся, послѣ обзора кладовъ, анализомъ важнѣйшихъ или типическихъ предметовъ установить принципъ внутренней исторической связи древнерусскаго народа съ его культурными сосѣдями, мы будемъ считать свою задачу достигнутою.





Рис. 41. Миніатюра изъ греч. рукоп. І. Скилицы Куропалата въ Нац. Библ. Мадрида. Переговоры І. Цимискія со Святославомъ.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Описаніе кладовь: 1) Рязанскаго 1822 г., Кіевскаго 1824 г., Кіевскихъ кладовь: 1838 г., 1846 г., Чернигова 1850 г., Кіева: 1872 г., 1876 г. въ усадьбе Лескова, 1876 г., въ усадьбе Чайковскаго, 1880 г. съ В. Житомірской улицы, 1882 г., Чернигова 1883 и 1887 гг., Кіева 1885 г. въ усадьб'я Есикорскаго, Переяславля 1885 г., Кіевской губ. Каневскаго у. 1886 г. и 1888—9 гг., Кіева: въ усадьбѣ Златоверхо-Михайловскаго монастыря 1887 г., 1889 г. изъ усадьбы Раконскаго, 1889 изъ усадьбы Гребеновскаго, 1890 г. изъ окрестностей Черкасъ, 1892 г. и 1893 года.

Знаменитый кладъ золотыхъ предметовъ (табл. XVI и XVII) древности, извёстный подъ име- Рязанскій кладъ немъ Рязанских барм или Рязанскаго клада 2) по преимуществу, найденъ въ 1822 году въ Іюнъ

1822 года.

<sup>1)</sup> Въ описаніе внесены мъстами историческія или археологическія разсужденія о предметахъ, входящихъ въ составъ кладовъ, такъ напр. о каждомъ случав находки эмалевыхъ серегъ колодочекъ или колтовъ, равно какъ о вевхъ предметахъ, встреченныхъ въ составе кладовъ только въ одномъ случав, пли даже въ двухъ случаяхъ илп экземплярахъ. Во всъхъ прочихъ случаяхъ экскурсы о предметахъ, ихъ происхождении, роли и значени бытовомъ, редигіозномъ и художественномъ перенесены въ III главу, за исключеніемъ характерныхъ пли единичныхъ варіантовъ типа, разсматриваемыхъ въ описательной главв, о которыхъ справки имъются въ указатель.

<sup>2)</sup> К. Калайдовича. Письма къ А. Ө. Малиновскому объ археологическихъ изслыдованіяхъ въ Рязанской губ. съ рис. найд. тамъ въ 1822 г. древностей. Москва. 1823. стр. 1—29. Оленинъ, Рязанскія древности. Спб. 1831. Древ-

а земль Старой Рязани, прежде извъстнаго города, упоминаемаго уже въ 1095 году, а нынъ обширнаго села, лежащаго на правомъ берегу ръки Оки въ 50 верст. отъ Рязани и 3 верст. оть г. Спасска, стоящаго на луговой сторонв. Находка сделана была на месте, и доселе называющемся Городокг, обнесенномъ валомъ съ трехъ сторонъ, котораго земля принадлежала тогда Стерлигову, крестьянами, во время пашни, причемъ вещи, но словамъ крестьянъ, лежали въ безпорядкъ, а не въ какомъ либо сосудъ или мъшкъ, и только лоскутки какой то матеріи попадались въ сторонъ; вещи были разбросаны, и понадобилась работа послъдовательно трехъ пахарей, чтобы отрыть всв вещи или, точиве, всв тв, которыя были пайдены. Известный Калайдовичь, обрывь кругомь землю, болье не нашель вещей. Между тымь онь же свидытельствуеть, что, кром'є, т. наз. золотой короны, находки 1792—3 гг., сплавленной, открыть быль здёсь золотой обручь съ камнями и въ 1790 годахъ золотая вещь, подобная звёздё съ колечками, украшенная 24 камнями и жемчугомъ. О другихъ обильныхъ кладахъ и отдёльныхъ находкахъ той же мъстности, по поздивищаго времени, будетъ сказано въ своемъ мъстъ, теперь же мы замътимъ только, что всъ эти находки относились исключительно къ русскимъ древностямь XI—XII стольтій, и въ этомъ отношеніи представляють, конечно, замьчательную цъльность. Быть можеть, и для русской археологіи настанеть такое время, когда изящество и обиліе рязанскихъ древностей этой эпохи будеть сознательно связано съ замічательнымъ развитіемъ культуры въ бассейнъ р. Оки.

Извістно, далів, что Рязанскій кладь 1822 года, изь всіхь наиболіве драгоцінный, получиль, благодаря Оленину и Калайдовичу, особое название «Рязанскихъ бармъ», такъ какъ одиннадцать круглыхъ бляхъ, медальоновъ и разныхъ щитковъ, более или мене богато украшенныхъ, изъ которыхъ и состоить почти исключительно кладъ, были отождествлены съ пашивными бляхами, находящимися на матерчатыхъ царскихъ оплечьяхъ 1). «Большая часть вещей (судя по точнымь изображениемь, снятымь К. Я. Соколовымь), говорить въ предисловіи Калайдовичь, должны принадлежать къ бармамъ или княжескимъ оплечіямъ: это видно изъ пакладныхъ гладкихъ съ одной стороны и круглыхъ медалеобразныхъ украшеній, названныхъ мною бляхами въ прилагаемомъ описаніи. Ніть сомнінія, что украшенія сім, скапной работы и съ выпуклыми каменьями, были носимы не подъ платьемъ, по совершенной неудобности, а снаружи, на груди. Мы не усомнились бы назвать оныя гривнами, когда бы точно были удостовърены, что слово сіе, при нъкоторыхъ случаяхъ, употребляють льтописцы възначеніи почетныхъ украшеній. Какъ же (примъчаніе) назывались Рязанскія бляхи въ древности.— Можеть быть, всё пайденныя драгоцённости, и исключая немногихь, составляли убранство пълой княжеской одежды. Бляхи, подъ № 1 означенныя (дутыя двъ бляхи съ эмалевыми изображеніями мучениковъ), должны принадлежать къ знакамъ, носимымъ на шев». Таково

иости Россійскаго Государства, рис. №№ 33—7. Опист Московской Оружейной Палаты, изд. 1894 года, часть 1-я, стр. 41—3 текста, рис.

<sup>1)</sup> См. Древности Россійскаго Государства, отд. II. таб. 26—29 «бармы греческаго двла» и таб. 30—32 «древнія шитыя бармы».

еще осторожное, и сопровождающееся многими оговорками, заключеніе Калайдовича, по по его намекамъ далье стали прямо утверждать, что мы имьемъ въ Рязанскомъ кладь «великокняжескія бармы», т. е. посль вына, важный ую регалію древней Руси, и очевидно, хотыли этимъ именемъ не только возвысить, но и освятить драгоцыную находку. На сколько это удалось, видно изъ того, что въ изданной ныпь (но давно составленной) «описи Московской Оружейной Палаты», вещи Рязанскаго клада прямо названы: древнія золотыя, сканныя 1) великокпяжескія бармы», «древне-византійскаго дыла», «состоящія изъ одиннадцати запонъ, круглыхъ, золотыхъ, украшенныхъ сканью, цынными камнями, жемчугомъ и финифтью, со впаенными перегородками». Очевидно, что въ данномъ случав древности были окрещены первымъ, пришедшимъ въ голову, названіемъ, помимо всякаго анализа.

Въ самомъ дѣлѣ, Рязанскій кладъ, представляеть, прежде всего, одиннадцать круглыхъ бляхъ, число слишкомъ большое, для того, чтобы составлять бармы, а не два, или три эк-



Рис. 42. Золотая подвъска изъ Рязанскаго клада 1822 г., об. сторона.

<sup>1)</sup> Во избъжаніе дальнъйшихъ словоупотребленій, должно сказать, что выраженіе «сканныя бармы» неправильно, такъ какъ здъсь медальоны только покрыты сканью, не сплощь изъ нея сдъланы, какъ бывають напр. сканныя серьги, сканные серебряные ларчики и пр.

земпляра или набора бармъ, но затѣмъ, и различныя формы этихъ бляхъ требують здѣсь различать по крайней мѣрѣ, три подбора или серіи ихъ, если даже не четыре.

1. Первый подборъ состоить, всего на всего, изъ пары большихъ дутыхъ и круглыхъ подвёсныхъ колтовъ (рис. 42), устройства совершенно тождественнаго съ полыми кіевскими сережными подвёсками, получившими отъ насъ условное пока названіе колтовъ, но превосходящихъ, почти втрое, своими размёрами эти обычныя кіевскія эмальированныя серьги. Въ самомъ дёлё, здёсь каждая такая подвёска имбеть въ горизонтальномъ поперечнике въ ширину 0,125 м., а по вертикальной линіи до выемки или луночки—0,08 м.; толщина колта равняется 0,045 м., при чемъ одинъ колтъ сильпо вдавленъ.

Объ подвъски состоять изъ двухъ волотыхъ пластинокъ, спаянныхъ при помощи обода, не широкаго, но расширяющагося на верху, тамъ гдъ имъется лунообразная (рис. 43)



Рис. 43. Видъ колта Рязанскаго клада 1822 г. съ верху въ профиль.

выемка, до ширины 0,025, по бокамъ сохранились пара скобочекъ для жемчужной обнизи. Подвъски богато украшены камнями, эмалью и золотою сканью и въсять отъ 90 до 94 золотниковъ.

Лицевая сторона (таб. XVI) составлена, въ свою очередь, изъ двухъ накладныхъ пластинъ, такимъ образомъ, что средина представляеть особо вырѣзаппый и вправленный кружокъ, на которомъ исполнено эмалью погрудное изображеніе святаго князя, вѣроятно (по догадкѣ Олепина и Спегирева, нами удерживаемой, несмотря на возраженія графа А. С. Уварова), четы свв. Бориса и Глѣба, юныхъ и безбородыхъ, въ шапкѣ съ соболиною опушкою (каштаповаго цвѣта эмаль) и лилово-коричневымъ верхомъ, съ темнокаштановыми волосами въ кудряхъ, въ спиемъ мятлѣ или плащѣ, съ бѣлыми кружочками, въ которыхъ вписаны лилейныя почки, и крестиками, и лилово-коричневомъ (пурпурномъ) исподѣ. Голова кпязя заключена въ бирюзовый нимбъ съ краспо-пурпурнымъ ободкомъ. По сторонамъ святаго его символическія эмблемы: два крина, процвѣтшіе въ пустынѣ, или двѣ полевыя лиліи, бѣлыя съ лилово-коричневыми частями, весьма близко передающія натуральный типъ, воспроизведенный византійскимъ искус-

ствомъ. Точно переданъ низкій стволъ лиліи, плотно гніздящейся въ землі, изъ синеватаго верха и зеленой внутренности, и на стволі у самой земли пышный и сочный бутопъ цвітка трехчастнаго типа.

Кругомъ образка жемжужная обнизь по ободу (сохранилось тридцать зеренъ), далъе кайма, украшенная рубчатою сканью и каменьями, изъ которыхъ два оправлены въ простыя гнъзда—изъ нихъ сохранился одинъ аметистъ и четыре камня (горный хрусталь, вениса, зеленое стекло подъ изумрудъ, и два гнъзда пустыхъ) вправлены въ гнъзда, приподнятыя падъ поверхностью помощью ажурнаго сканнаго плетенія, въ видъ арочекъ, которыя пропускають къ камню свътъ снизу. Мы уже сказали, что эта техника появляется почти одновременно въ разныхъ мъстахъ восточной и западной Европы и потому пока нельзя указать мъсто ея происхожденія 1).

На обороть (рис. 42) нашей подвъски, въ срединъ вставленъ въ подобномъ проръзномъ гнъздъ бълый яхонтъ и обнизанъ жемчугомъ (43 зерна). Но ободу, среди скани замъчательнаго рисунка и работы, помъщено девять такихъ же гнъздъ, три венисы, аметистъ, сафиръ, бълый яхонтъ. Кругомъ жемчужная обнизь изъ 74 зеренъ. Въсу 94 золотника. Эта первая запона немного вдавлена. Подобная первой другая подвъска отличается лишь тъмъ, что немного помята и сплющена, а также ей недостаетъ мъстами жемчужныхъ обнизей, въ четырехъ гнъздахъ съ лица нътъ камней, въ остальныхъ помъщено: вениса, составъ подъ венису; на оборотъ бълый яхонтъ (или горный хрусталь), три сафира, изумрудъ, двъ венисы, аметистъ, халцедонъ, и составъ подъ венису, по обнизи 74 зерна жемчуга; въсу 95½ зол. Эта запона сохранилась лучше, и съ нея именно исполненъ рисунокъ на табл. XVI.

Для нашей задачи, однако, самое важное въ настоящемъ случав обстоятельство представляется разницею въ скапи на лицевой сторонв колтовъ—плоской сторонв, съ эмалевою фигурою и оборотной, которая сдълана выпуклой и украшена камнями. Разница ръзкая, бросающаяся въ глаза: плоская сторона и украшена плоскою (древнею) сканью изъ тонкихъ ссученныхъ нитей (двухъ), наложенныхъ разводами на матовой поверхности листа и плоско къ нему припаянныхъ; оставленныя поля широкія или открытыя. Напротивъ того, на оборотной сторонв скань составлена вся изъ толстыхъ скрученныхъ веревокъ или жгутиковъ, оставленныхъ круглыми, безъ сплющенія, и прикрѣпленныхъ припайкою только на краяхъ всей полосы, къ жгутикамъ, составляющимъ бордюръ, тогда какъ вся ажурная сканная полоска приподнята, выгнута надъ поверхностью; въ концахъ усиковъ сидитъ по зерну, а по мѣстамъ разводы схвачены, для крѣпости, скобочками. Наконецъ, во всѣхъ полоскахъ характерны коймы изъ жгутиковъ, скрученныхъ такъ круто, что спирали представляють острые края.

<sup>1)</sup> Лучнимъ образцомъ этой техники гетздъ служить, конечно, знаменитая икона венеціанской церкви св. Марка: смѣшанное—и восточное и западное происхожденіе этой иконы мы старались показать во 2 главѣ «Исторіи византійской эмали». Между тѣмъ Лабартъ, указавъ на переплетъ Евангелія въ аббатствѣ св. Эмерана, въ своемъ изданів Histoire des arts industriels, pl. 35, замѣчаєть, что эта техника не встрѣчаєтся въ западныхъ работахъ Х—ХІ в., и потому считаєть переплетъ работою греческаго мастера, вызваннаго ⊖еофанією, дочерью Романа II.

Переходимъ къ детальному разсмотренію эмалевыхъ фигуръ и орнаментовъ 1). Въ нашихъ эмаляхъ мы находимъ слъдующіе признаки эмалевой техники и фактуры: вънчикъ вокругь головы мученика бирюзоваго цвета, и эта эмаль поблекла, потрескалась, выцвела, словомъ, она была и дурнаго состава и дурно отшлифована. Около нимба бордюръ краспокириичнаго цвъта такъ разложился и потрескался, что эмаль стала общаго коричневаго тона. Шапочка представляеть теперь корпчиево-шоколадный оттинокъ (была краспая?), на пей по перепояскамъ голубые камни и одно былое перо (ташъ?)—деталь, которая была бы чрезвычайной важности для сравненія съ среднеазіатскими шапками и пхъ украшеніями, если-бы могли доказать это при неясности рисунковь; шапка имфеть мфховой околышь сфровато-пурпурнаго цвъта, передающій, конечно, соболью опушку, и изображающій волосы и мѣха именно въ томъ оттенке, какъ это было принято въ византійскихъ эмаляхъ. Лицо мученика имъеть сильно винный оттъпокъ (мертвенно-лиловаго цвъта), на шев и рукахъ также, по замвчается и сквозная прозрачность. Волосы имвють уже сврый цввть отъ сильпаго разложенія шоколаднаго (темно-каштановаго) цвата. Плащь или мятль темнодиловаго цвата, по этому фону разсыпаны бѣлые кружечки, и въ нихъ сѣрошоколадные крипы; у мятля подбой бѣлый (горностаевый?); подъ плащемъ видна бирюзовая кайма хитона и сѣро-коричневая исподь-хитопь; плащь застегнуть голубою (?) фибулою. Крины сдёланы темполиловыми, съ бирюзовою сердцевиною и коричневыми разводами. Словомъ, эмаль представляеть всв признаки русской работы.

2. Три большихъ—(въ главномъ медальонъ 0,08 м. въ поперечникъ и 411/2 зол. въсу) и круглыхъ медальона, въ видъ плоскихъ щитковъ (брактеатовъ), составленныхъ изъ внутренняго выпуклаго эмалеваго медальона (0,04 м.) и широкой оправы. Предметы отличаются въ эмаляхъ отчасти слабъйшею и болье грубою техникою и потому, всего въроятные, всъ вмісті составлены для одного набора украшеній и, повидимому, работы того же мастера, такъ какъ стиль и превосходныя сканныя украшенія по характеру остаются совершенно прежнія, тогда какъ медальоны съ эмалевою живописью различной фактуры. На главноми медальонъ представлена съ лица Богородица, съ надписью МР ОУ въ молитвенномъ положеніи, съ поднятыми руками (такъ наз. Оранта), облаченная въ темно-синюю (почти черную) фелонь, покрывающую ее съ головою, и голубой хитопъ; надъ челомъ на фелони четыре звъздныхъ кружка; волосы покрыты бёлымъ чепцомъ, слабо голубоватаго оттёнка. Цвёта эмали настолько мало измѣнены противъ византійской схемы, что является предположеніе, не взята ли прямо византійская бляшка и обділана уже въ Россіи вмісті съ другими. Эмаль хорошо отшлифована, отлично сохранилась и только красный ободокъ растрескался, не изм'внивъ цвъта. Далье, бирюзовый нимбъ густаго тона, тъло уже не розоватаго или розово-вишневаго цвета, а прямо телеснаго цвета красной охры, съ прозрачнымъ восковымъ оттенкомъ. Скань

<sup>1)</sup> См. объ этихъ признакахъ также въ IV главъ моего сочиненія Собраніе А. В. Звенигородскаго, Исторія и памятники византійской эмали.

вокругъ мъстнаго русскаго типа не византійскаго рисунка, хотя также изъ двойныхь ленточекъ, покрытыхъ зубчиками; любопытна оправа изъ петелекъ и притомъ изъ гладкой проволоки, скань вся на ажурныхъ арочкахъ, по скани 18 гнездъ, все съ венисами, и два мъста порожнихъ. Ушко съ шарниромъ, покрыто сканью плоскою, пе приподнятою, украшено 6 венисами. Въсу 22 золотника.

Второй медальонъ (въ шир. 0,075 м., вѣсу 19½ зол.), съ изображеніемъ Св. Ирины—по надписи ОРНNА, при чемъ надпись грубо смѣшиваетъ русскія буквы съ греческими. Медальонъ въ петельной оправѣ, украшенъ 11 венисами, аметистомъ, цвѣтнымъ стекломъ, на ушкѣ 4 венисы. Эмаль такъ перемѣнила свои цвѣта, что только сравненіемъ съ образомъ Св. Варвары можно возстановить для нимба и фелони голубой цвѣтъ, для хитона бирюзовый, но цвѣта эти поблекли. Мученица держитъ красный крестъ. Цвѣтъ тѣла отличается блѣднолиловымъ, мертвенно-сѣроватымъ оттѣнкомъ, котораго мы не знаемъ на византійскихъ эмаляхъ. Блѣдное золото указываеть на сильный аллыяжъ; повсюду повыступили перегородочки, такъ какъ эмаль выщербилась очень сильно.

Третій медальонь, съ изображеніемъ Св. Варвары (украшенъ 15 венисами, 1 яшмою, на ушкѣ 6 венисъ, вѣсу 20 зол.)—надпись дважды ОВАР, любопытенъ по образу святой, которой голова покрыта полосатымъ съ красными украшеніями, очевидно, шелковымъ (покрываломъ) чепцомъ (сирійскаго характера), и представляетъ полное тождество отдѣлки и эмалевой техники съ предъидущимъ. По всему судя, оба русской, мпстной рязанской работы.

3. Разкая разница, которую представляеть маленькій образока тольника съ эмалевымъ изображеніемъ Распятія, происходить отъ того, что этотъ предметь современный медальонамь, но чужой чисто византійской работы, тогда какь всё предъидущіе медальоны, явно, м'встнаго русскаго изд'влія (кром'в медальона Богородицы). Но этоть образокъ оправлень, подобно прочимь эмалевымь медальонамь, въ бордюрь совершенно той же работы, что серія 6 медальоновъ, описываемыхъ ниже, и потому очевидно, что эмалевая бляшка или взята съ другого предмета или досталась отдёльно покупкой и уже въ русскихъ рукахъ стала тёльнымъ образкомъ: но любопытно, что работа сканныхъ украшеній, оставаясь прежняго типа, отличается здёсь рёдкимъ совершенствомъ и небывалою топкостью, ясно показывая, до чего могла достигать ловкость русскихъ мастеровъ. Эта тонкость не подражаема и теперь, еслибы потребовалось работать въ чистомъ золотъ, какъ дълали мастера древней Греціи и Византіи. Образокъ Распятія принадлежить къ иконографическому типу, господствовавшему въ первой половинъ XII въка и оставившему много мелкихъ изображеній въ миніатюрахъ, образкахъ и эмаляхъ, хотя, по самому характеру, композиція и постановка фигуръ этого типа отличаются монументальностью, спеціальными чертами образа или иконы Распятія, которыя должно, прежде всего, выдёлять изъ общаго разряда такъ наз. исторических изображеній Распятія, что и понятно само собою, но чего досель не сдылано въ общихъ трактатахъ по иконографіи этого сюжета. А именно, Распятый представлень здёсь на колоссально большомь, по сравненію съ таломъ, кресть, который, будучи утвержденъ на скаль Голговы, имъетъ подножіе, длинные рукава и надпись, пом'єщенную въ правильной крестообразной форм'є; по сторонамь ея видны въ неб'є солнце (зв'єзда) и луна и дв'є полуфигуры летящихъ ангеловъ, а внизу по сторонамъ Распятаго и лицомъ къ зрителю, въ молитвенномъ предстояніи, полныя фигуры Богоматери и Іоанна Богослова. Христосъ изображенъ уже съ закрытыми глазами, т'єло крайне худо, чресла препоясаны платомъ, изъ прободеннаго бока брызжетъ кровь. Подъ крестомъ видна появившаяся на скал'є Адамова голова, лежащая па двухъ костяхъ. Крохотныя надписи синими буквами даютъ слова Христа: ІДОХ О НОСОУ (sic) ІДОХ Н МР СУ. Богоматерь въ скорби, приложивъ руки къ подбородку, Іоаннъ держитъ книгу Евангелія.

Особенный интересь имѣють для насъ цвѣта эмали, отличающіеся столь поразительной сохранностью, свѣжестью и, такъ сказать, зеркальностью шлифовки, что даже тому, кто не видаль бы вовсе византійскихъ эмалей, не могла бы показаться случайною эта сохранность одной вещи, сравнительно со всѣми прочими эмалевыми изображеніями клада: не остается сомевній въ томъ, что пашъ образокъ Распятія принадлежить къ лучшимъ издѣліямъ Константинополя, тогда какъ другіе образки того же клада, обнаруживая своею плохою сохранностью, радикальнымъ измѣненіемъ почти всѣхъ эмалевыхъ красокъ, свое русское происхожденіе, пріобрѣтаютъ за то, въ глазахъ русскаго историка, еще болѣе высокое значеніе, какъ собственно народныя попытки высшаго техническаго искусства.

И такъ, цвъта эмалей въ нашемъ образкъ отличаются свъжестью, яспостью и глубиною тоновъ, и видно, что эмальёръ предпочтительно выбиралъ и двёта наиболёе интенсивные и наиболье пріятные для глазу: такъ кресть сдылань здысь голубымь, бордюры его темно-лиловыми, т. е. черными; колья у подножія, которыми украплень кресть выземла, сдаланы бирюзовыми, а черепъ не бълымъ, но желто-коричневымъ, для согласія съ фономъ. Затьмъ, тьло Распятаго (и ангеловъ) отличается прекраснымъ темно-оливковымъ цвѣтомъ, который еще усиливается отъ того, что эта эмаль полупрозрачна, просвъчиваеть и пропускаеть отблески золотаго матоваго дна на лоточкв. Повязка на чреслахъ ярко бълая и ярко красная кровь, текущая изъ бока, бълыя буквы и бирюзовый нимбъ, при черныхъ волосахъ, сообщають живую пестроту и яркость фигурћ, которая иначе была бы мрачною. Но предстоящіе и ангелы драпированы съ такою яркостью сочныхъ красокъ, которая позволяетъ намъ назвать всё эти тона веселыми, декоративными. Таковы цвёта крыльевъ у ангеловь: глубокій синій и бёлый въ контраств; цвёта ихъ одеждъ: темносиній, почти черный, и полосами бирюзовый, почти пецельно-голубой. Одежда Богоматери: темноголубая фелонь и бледноголубой хитонъ, но ихъ драпировку трудно разобрать, вслудствие схематизма и уродливости складокъ. Гиматій и хитонъ Іоанна также представляють сочетание контрастовь: темнолиловаго и свётлобирюзоваго. Нимбы голубые, буквы синяго цвъта, Евангеліе хромъ, золотое. Мелкія гнъзда теперь всъ порожнія; въсу въ образк $4^{1}/_{2}$  золотника.

Далбе, по поводу самой скани на медальонѣ Распятія слѣдуеть отмѣтить разницу съ прочими медальонами, какъ эмальированными, такъ и украшенными только кампями. Мы уже указывали, что скань во всѣхъ этихъ медальонахъ не только наложена на листъ и при-

паяна къ фону, но также положена и сверху нижней скани, иногда всего въ три пояса. Правда, эта ажурная скань зависить отъ рисунка, а именно разводы усиковъ, крутящихся отъ главной вътки, исполнены поверхъ нижележащихъ вътокъ, и въ концахъ усиковъ вкраплены зерна, какъ бы завязавшіяся грозди. Но затьмъ важно, что всь разводы и усики положены какъ двъ ленточки, спаянныя рядомъ, и особенно тонко сплющенныя изъ крученой нити, и только въ концахъ ленточки раздъляются, а одна болье тонкая, въ видъ усика, ленточка перегибается поверхъ ажурныхъ разводовъ.

Въ медальонѣ Распятія та же фактура, но здѣсь всегда только одна сканная и сплющенная нить, которая приподнимается, выкладывается одна поверхъ другой, припаивается въ мѣстахъ соединенія, и собственно потому кажется тонкою и трудной работою, что сдѣдана именно изъ одной двойной нити.

Въ заключеніе мы должны, однако, оговориться, что рѣшительно не находимъ возможности относить этотъ образокъ Распятія къ прочимъ тремъ медальонамъ, какъ если бы онъ входиль въ составъ этого подбора бляхъ, образующаго, скажемъ, бармы, или точпѣе, вообще пагрудное металлическое украшеніе. Этому противорѣчить, прежде всего, его овальная форма, которая хотя происходить отъ самой эмалевой бляшки, уже по своему сюжету, требовавшей не круглаго, но овальнаго образка, однако могла бы быть легко устрапена мастеромъ помощью бордюра или каймы, если бы онъ того хотѣлъ. А затѣмъ ясно видно, что мастеръ приложилъ особенное стараніе къ сканнымъ украшеніямъ оправы этого образка, какъ лучшаго матеріала, который онъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи. И если три медальона были нагруднымъ украшеніемъ, то четвертому не остается другаго мѣста, кромѣ спины, а очевидно, что на спинѣ не могъ быть помѣщенъ образъ Распятія 1).

И такъ, единственное основательное предположеніе требуеть отдёлить этоть образокъ— быль ли онъ тёльникомъ, или быль подвёшенъ къ иконё, все равно. И, какъ бы въ доказательство этого, мы находимъ въ Разанскомъ кладё еще одинъ эмалевый образокъ, повидимому, тёльникъ, въ золотой оправё грубой работы, напоминающей серебряныя бляхи Владимірскаго клада: здёсь бордюръ состоить исключительно изъ обода, прерываемаго поперечными скобочками, которыя однако назначены только для упора каймы внутренняго эмалеваго образка, а не для жемчужной обпизи. Образокъ, по неграмотной надписи АМРНА, долженъ представлять Дёву Марію, съ молитвенно подъятыми руками, но въ облаченіи Богородицы есть странное отступленіе въ томъ, что обычная фелонь, подобно плащу, застегнута здёсь на груди фибулою, что мы не умёемъ себё объяснить иначе, какъ грубою ошибкою эмальера, не умёвшаго различить икопографическаго типа мужской одежды отъ женской. Самъ но себё эмалевый образокъ ничёмъ не отличается отъ разсмотрённыхъ нами изображеній Св. Прины и Варвары, развё только тёмъ, что здёсь эмаль отлично, сравнительно, сохранилась н выдаетъ всё особенности, а слёдовательно, и всё недостатки русской работы. Изъ этихъ недостатковъ

<sup>1)</sup> Издатели Древностей Росс. Гос. принимали пять образковъ за подборъ бармъ, изобразивъ ихъ виёстё на 34-й таблицъ.

важивый заключается въ грубыхъ ошибкахъ противъ иконографіи и тина: таковы напр. четыреугольный вырыз на груди, фибула, наплечныя пристежныя (вошвы) украшенія, здысь перемыстившілся къ локтямь, черты лика и пр. Особенности заключаются отчасти уже въ самомь очеркы полуфигуры Богоматери, а наиболые въ краскахъ; такъ любопытно употребленіе въ нимбы изумрудно-зеленой эмали, которую мы знаемь (см. указ. раные наше изслыдованіе объ эмали) въ самомъ началы исторіи византійской эмали и вмысты при ем концы въ XII—XIII стол. Бордюрь нимба темносиній, почти черпий, а не кирпичный, какъ прежде. Напротивъ того, фелонь представляеть сравнительно свытлосиній цвыть, а хитонъ имысть блыдно-пепельный оттынокъ голубаго; чепець — свытло-бирюзоваго цвыта; вошвы, фибула быловато-пепельнаго оттынка, и наконець тыло блыднолиловаго, мертвеннаго тона. Русская работа образка несомныно выдается даже снимкомь, не говоря объ оригиналы, который можеть считаться, по сохранности, ем лучшимь представителемь въ среды эмалей.



Рис. 44. Золотой медальовъ изъ Ризанскаго клада 1822 г.

4. Если, затемъ, съ самаго появленія на свъть Рязанскаго клада такъ много толковали и досел'в еще можно продолжать говорить о томъ, что онъ представляеть собою великокияжескія бармы, то, очевидно, этому причиною служить серія шести медальоновь или щитковь, бляхь или кругова (какъ тоже говорили въ старину), имъющихъ явно только декоративное назначение. Въ самомъ дѣлѣ, первая пара запонъ имфетъ обычную для колтовъ внутреннюю полость, и графъ А. С. Уваровъ называлъ ихъ ладанницами 1), а мы, въ свою очередь, будемъ разсматривать ихъ въ средв колтовъ-серегъ. Три эмалевые медальона, имъющіе наиболье сходства съ послъдними шестью кругами, все же представляють образки, тогда какъ эти кружки, совершенно

<sup>1)</sup> Въ своей стать о «Суздальскомъ оплечьи», Древности, Моск. Арх. Общ., т. V, стр. 3.

плоскіе на исподи, приспособленные къ ношенію (рис. 46) или, по крайней мъръ, къ подвъшиванію на снуркъ, и украшенные только съ лица, притомъ чисто декоративно, камнями и сканью, представляють собою, такъ сказать, бармы по преимуществу, какъ ихъ привыкли понимать въ русской археологія. Медальоны иміють оть 0.095 м. до 0.107 м. въ поперечникъ, по два медальона изъ нихъ 1) имъютъ 0,75 м. въ ширину, т. е. наименьшую величину, и въсу только 20 и  $20^{1/2}$  зол., а четыре остальные имѣють вѣсу 33, 41 и 48 золотниковъ. Весь щитокъ покрыть сканью изъ положенныхъ на ребро ленточекъ, свитыхъ изъ проволоки и потому зубчатыхъ на поверхности; скань образуеть завитки или волюты, а оть нихъ расходятся усики, такъ что заполняють каждое отдёленіе или промежутокъ между камнями; но, въ отличіе отъ большихъ колтовъ, здёсь скань кладется и припаивается также поверхъ скани, уже наложенной и припаянной-техника особаго типа, о которой мы уже говорили въ 1-й главъ. Равно и гнъзда камней укрѣплены поверхъ скани, и потому камни получають свёть снизу, пропускаемый арочными или петельными ажурными шатонами. Въ срединъ медальона помъщается обыкновенно одна большая вениса, или аметисть, или крупный яхонть; вокругь, или крестообразно,



Рис. 45. Малый волотой медальонъ изъ Рязанскаго клада 1822 г.



Рис. 46. Рязан. кладъ 1822 г.

расположены преимущественно веписы, сафиры, аметисты, рѣдко яшма, еще рѣже стекло цвѣтпоè; по окраинѣ всегда венисы и жемчужная обнизь; на ушкѣ до шести мелкихъ венисъ, а всего на каждомъ медальопѣ отъ 31 до 33 камней.

5. Если върно наше заключеніе, что мы имѣемъ въ Рязанскомъ кладѣ два подбора бармъ или нагрудныхъ украшеній: одинъ изъ трехъ медальоновъ съ эмалями и другой изъ шести, то именно къ двумъ бармамъ, или, точнѣе, серіямъ подвѣсныхъ медальоновъ, относятся и одиннадиать золотыхъ, ажурныхъ, дутыхъ бусинъ (или репій). Изъ нихъ пять бусинъ чешуйчатыхъ, съ четырьмя гранями по обѣимъ половинамъ боченочка, снабжены были по краямъ жемчужною

<sup>1)</sup> Древности Росс. Госуд., таб. 35 п 36; большіе медальоны у насъ въ одномъ образцв, рис. 45 мадые — рис. 46.

обнизью. Шесть бусинъ украшены сканью тожественной техники съ шестью медальонами, которые украшены не эмалью, а только кампями: а именно, эта скапь изъ двойной ссученной нити, сплющенной, ажурно наложенной, и для крѣпости расположенной по двѣ лепточки, спаянныхъ одна съ другой, и укрѣпленной въ жгутахъ. Но изъ этихъ бусъ пѣсколько исполнены также гладкими лепточками, какъ въ скани Мономаховой шанки, при чемъ онѣ наложены на листъ, и ячейки внутри чешуекъ, или такъ наз. имбрикаціи, вырѣзаны въ листѣ, такъ что работа только представляется снаружи прорѣзпой. Рисунокъ—византійскіе разводы; по среди желобокъ съ четырьмя продольными желобками, по всѣмъ скобочки съ золотыми нитями, отъ жемчуга; нѣсколько гнѣздъ съ альмандинами.

6. Въ Рязанскомъ кладъ имъются (табл. XVII) два сіонца, изъ золота (въсомъ по 5 зол.), имъющіе видъ храмика—дарохранительницы о четырехъ сторонахъ съ шатровымъ верхомъ и украшенные четырьмя арочками по сторонамъ, и въ арочкахъ крохотными эмалевыми изображеніями (сохранились только погрудная фигура юнаго Святаго и Ев. Іоанна, эмаль сильно разложилась), а на исподъ ажурною съткою, въ видъ полусферическаго донышка или чашечки, какъ обыкновенно бываетъ на подвъскахъ. Сквозь каждый сіонецъ пропущены золотые дроты, образующіе два крючка сверху и снизу; скань по низу очень грубая, простая, въ видъ плоскихъ нитей; имбрикаціи выполнены накладкою на листъ, въ которомъ вырызаны ячейки; по угламъ каждаго сіонца устроены спиральные шарниры, для продъванія сквозь нихъ золотыхъ дротовъ, и, кромъ того, внизу припаяны четыре скобочки, въ которыхъ сохранились обрывки мелкихъ золотыхъ пъпочекъ. Все это мелочпое и сложное устройство служило, очевидно, для сведснія цъпочекъ, держащихъ предметъ, къ сіонцу, въ одинъ пучокъ. Но что это былъ за предметь, ръшить безъ помощи другой, болье полной находки, пока нельзя.

Крохотная подвієсчка на ожерель изъ клада Златоверхо-Михайловскаго монастыря также можеть быть названа сіондемь. Сіонами, какъ извістно, стали называться у нась съ XII стол. дарохранительницы (Іерусалимы, ковчеги), въ виді дерквей съ одною и тремя главами, впослідствій о пяти главахь, съ чеканными, обронными изображеніями святыхь, Апостоловь, Христа и Евангелистовь и пр., также съ украшеніями финифтяными и травлеными, въ арочкахь, съ колоннами. Въ этихъ сіонахъ хранились святые дары на престолів, а потому весьма возможно было возложеніе освященнаго сіонца со святыми дарами или и безь нихъ на икону, а также на болящаго. Названіе «Сіона» появилось въ самой Византій уже въ ІХ— Х стол., подъ вліяніемъ Толковой Лицевой Псалтири, которая этимъ именемъ пріучала называть Церковь Христову, въ лиців Богоматери, или даже ея образа, пом'єщеннаго въ «градів на Сіонів»; слідовательно «сіонами», что тоже «Іерусалимами», было естественно называть ковчеги со Св. Дарами, пом'єщаемые на престолахъ, а затімъ уже, какъ священная декоративная форма, «сіонъ» встрічается на крышків кадиль, всякихъ мощехранительниць и пр.

Въ кладѣ оказалось много 1) мелкихъ вещей, важныхъ потому, что всѣ принадлежатъ

<sup>1)</sup> Древности Росс. Государства, ІІ, табл. 36—7.



Рис. 47, а-h. Золотыя бляшки изъ Рязанскаго клада 1822 г.

къ рязряду предметовъ личнаго убора и украшенія, или же къ тѣльникамъ. Таковы: всякаго рода нашивныя и набивныя бляшки изъ золота (рис. 47, a-h), любопытныя по своимъ древнимъ типамъ: листка (потала), индѣйскаго листка (въ видѣ запятой), простаго репейка и пр.; особенно любопытна форма полной бляшки (рис. 47, f), повторяемой часто въ серебрѣ, въ иномъ варіантѣ; золотая цѣпочка (рис. 49), разные обрывки, два тѣльныхъ крестика (рис. 50) изъ яшмы, въ золотой оправѣ по концамъ рукавовъ, украшенной веписами.

Затъмъ уже имъемъ женскій браслеть изъ плетеной очень пскусно золотой проволоки съ шарнирами и колечкомъ для



Рис. 48. Золотая ажурная цата изъ Рязанскаго клада 1822 г.



Рис. 50. Тельникъ Ряз. клада 1822 г.

Рис. 51. Золотые перстии и предметы Рязанскаго клада 1822 г.

подвёсной жемчужины, и пара перстней, изъ дутаго золота, съ камнями въ гнёздахъ (рис. 51), съ гранями и жемчужною обнизью.

Кіевскій кладъ 1824 года.

Какъ богата кладами и находками почва стараго Кіева, свидѣтельствуетъ первый, встрѣчаемый нами въ археологической его лѣтописи, разсказъ, изъ записокъ И. О. Тимковскаго, бывшаго въ 1785—89 гг. ученикомъ Кіевской Духовной Академіи 1): «Въ маѣ 1787 г., трое мы вышли на Крещатикъ съ своими уроками. Оба другіе (ученика) были старше меня. Середній, бродя въ размытыхъ провальяхъ межъ кустовъ, увидѣлъ спизу близь верха нависшую выпуклость, сухими комами глины выбиль ее; свалился кувшинъ полный серебряныхъ монетъ. Въ находкѣ сдѣлали участникомъ и меня. Монеты были древпія разной величины, три или четыре слитка серебра въ видѣ палокъ сургучу, нѣсколько золотыхъ колецъ и перстней». Но обо всѣхъ этихъ находкахъ сохранилось лишь смутныя извѣстія и преданія.

Первый изъ открытыхъ кіевскихъ кладовъ—знаменитый кладъ 1824 года представляетъ и знаменательный примфръ совершеннаго исчезновенія наиболье драгоцьныхъ предметовъ древности въ Россіи. Исторія находки этого клада передается такъ 2): «1824 года, Мая 25 дня, въ день праздника Святаго Духа, по утру, мѣщанинъ Кіевскій Василій Хащевскій, идучи изъ Кіево-Подола на гору стараго Кіева тропинкою, прямо къ Михайловскому мопастырю, и взощедши уже по тропинкъ возлъ ограды монастыря, наступиль на выпуклый изъ впадины обнажившійся красный кирпичъ, отъ натиска его проломленный, и увиділь, что быль горшокь, разломиль его покрышку, и усмотравь тамь блистающее серебро, вынуль оное въ платокъ. Но замътивъ между вещами церковныя, немедленно представиль сію находку въ Городовую Полицейскую часть къ приставу и потомъ полицеймейстеру, а сей, пересмотръвъ у себя вещи, и доведя до свъдънія г. губерпатора, препроводилъ опыя для описанія къ изв'єстному въ Кіев'є любителю древностей М. Ө. Берлинскому, приказавъ вырыть и самый горшокъ, въ коемъ лежали сіи древности». Знаменитый митрополитъ Евгеній доставиль подробное сообщение, на основании этого описания, и опубликоваль это сообщение въ 1826 году. Изв'єстный любитель древностей Павель Свиньинь, совершая археологическое путешествіе по Россіи, и посьтивъ Кіевъ, слышалъ 3) отъ Берлинскаго тв же подробности о находкъ, но, повидимому, самихъ вещей уже въ Кіевъ не нашелъ, кромъ двухъ-трехъ мелочныхи, судя по следующими словами статьи Свиньипа: «Г. Берлинскій показывали мне (вы Кіев'в) также м'єсто близъ Золотомихайловскаго монастыря и древняго Борисовскаго взвоза на скать стараго вала, гдь Кіевскій мъщанинь Хощевскій нашель, прошлаго 1824 года 25 Мая, кувшинъ, наполненный разными церковными драгоденностями, которыя, вероятно, со-

<sup>1)</sup> Сборникъ матеріаловъ для исторической топографіи Кіева и его окрестностей 1874, стр. 166.

<sup>7)</sup> Труды и записки Общества Исторіи и Древностей Россійских у прежденнаго при Имп. Московском Университеть, часть III, книга 1, Москва, 1826, стр. 152—163, статья со древностяхь, найденныхь въ Кіевъ», подписанная буквою Е., доставлена была, какъ видно изъ оглавленія, знаменитымъ Кіевскимъ Митрополитомъ Евгеніемъ и составлена упомянутымъ Верлинскимъ. Рисунки на приложенныхъ II—V таблицахъ вдёсь воспроизводятся.

<sup>3)</sup> См. также письмо П. Муханова изъ Кіевакъ А. О. Корвидовичу, отъ 28 мая 1824 г. помъщ. въ Спо: Архиоп, ч. X, 1824 г., Май, стр. 277—8.

крыты были отъ хищничества Батыя и съ техъ поръ находились въ земле. Две или три изъ сихъ не весьма ценныхъ вещей пріобретены однимъ чиновникомъ, а прочія представлены из Высочайшему Двору. Судя по симъ образчикамъ, состоящимъ изъ сережной привески, креста и перстня, должно отнести ихъ ко времени готическаго Византійскаго художества, когда граненіе драгоценныхъ камней не было еще известно. Прочія вещи, здесь найденныя, были следующія: потиръ, дискосъ, две панагіи, изъ коихъ одна золотая, крестикъ, две серьги, боле 25 золотыхъ привесокъ, бармы (?) съ священническихъ ризъ и богатый прикладъ съ Евангелія».

И воть съ той поры, т. е. съ 1825 года, всякія извѣстія объ этомъ кладѣ, будто бы представленномъ ко Двору, прекращаются, кладъ исчезаетъ безслѣдно, и до послѣдняго времени, никто не сдѣлалъ попытки къ его розысканію или къ изслѣдованію вопроса о его пропажѣ. И разслѣдованія, предпринятыя Императорскою Археологическою Коммиссіею, пока ничего не

обнаружили. Яркое доказательство, какъ мало обезпечивають существование историческихъ памятниковъ и именно драгоцѣнныхъ даже извѣстный интересъ, поднятый въ Обществѣ, ученое внимание и лю-

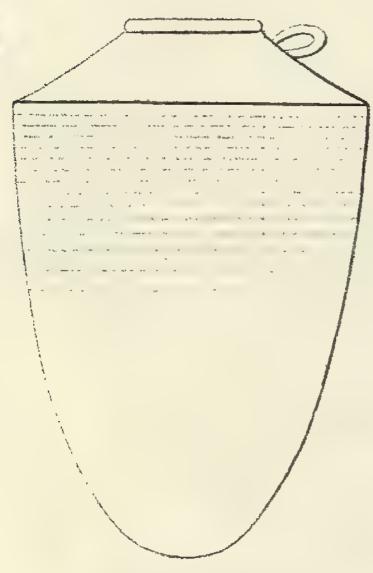

Рис. 52. Горшокъ съ кладомъ 1824 года.



Рис. 53. Потиръ изъ ніевскаго клада 1824 г.



Рис. 54. Потиръ Кіевскаго клада 1824 года.

бознательность, если имъ не поможеть на дёлё правительственный контроль и организація Государственныхъ музеевь!

Понятно, затёмъ, какъ мало можно извлечь изъ жалкихъ снимковъ, которые остались намъ, взамёнъ чудныхъ оригиналовъ: всякое сужденіе о вещахъ будетъ здёсь имёть только условное значеніе и должно быть принято съ оговоркою. И тёмъ не менёе, первый кладъ, найденный въ Кіевё, да еще «на Борисовомъ взвозё», долженъ быть разсмотрёнъ со вниманіемъ, какъ подобаетъ по его замёчательной характерности и тому значенію, какое онъ получаетъ черезъ это, для характеристики прочихъ кладовъ, менёе типичныхъ, хотя и сохраненныхъ.

Кладъ былъ уложенъ въ большой конической формы горшокъ (рис. 52), изъ красной

## TONTOGETINTOAIMAMONTOTHCKAINHEAU





Рис. 55. Потиръ Кіевскаго влада 1824 г.

глины, съ рубчатыми боками, глубиною 9 вер., накрытый покрышкою. Подъ нею, поверхъ вещей, была положена парчевая матерія, оказавшаяся совершенно истлівшей; по словамъ видівшихъ, матерія была шелковая, на подобіе нынішнихъ левантиновъ, тканная золотыми узорами въ клітку. Главнымъ предметомъ представляется, конечно, серебряный потиръ (рис. 53) на орнаментальной ножків, украшенный четырьмя (рельефными) медальонами, съ изображеніями (рис. 54 и 55) по грудь: Іисуса Христа, благословляющаго сложеніемъ трехъ перстовъ и держащаго Евангеліе въ лівой руків, Божіей Матери съ молитвенно раскрытыми передъ грудью дланями, какъ образъ Б. М. Заступницы, Іоанна Предтечи, держащаго свитокъ и благословляющаго особымъ сложеніемъ трехъ перстовъ внутрь для молитвы, и наконець Іоанна Златоуста съ Евангеліемъ въ руків и благословляющаго именословно. Всів



Рис. 56. Кіевскій кладъ 1824 года. Дискосъ.

фигуры сопровождаются сокращеннымъ надписаніемъ ихъ именъ по гречески, въ схемахъ XII — XIII стольтій. Поверхъ медальоновъ идетъ полосою вокругъ по бордюру надпись: пінте отъ нея вси и пр. Трудно сказать, насколько близокъ къ оригиналу рисунокъ, исполненный, однако же, съ техническимъ знаніемъ, но если върить этому рисунку, мы имѣемъ передъ собою, явно, русскую работу по византійскому образцу и должны считать этотъ пропавшій потиръ древнѣйшимъ русскимъ чеканнымъ издѣліемъ. Что этотъ потиръ не греческой работы, доказываетъ уже обронпая, видимо, слишкомъ выпуклая технака медальоновъ, не обычная въ Византіи, но господствовавшая въ XII вѣкѣ на западѣ и на сѣверѣ. Далѣе: лики представляютъ характерную полноту, округлость, квадратность овала; волосы на головахъ и бородѣ исполнены не по гречески, спутаннаго рисунка и въ то же время сухими чертами; еще болѣе выдаетъ рисунокъ святительской одежды І. Златоуста, наконецъ форма (если не ошибочная въ самомъ рисункѣ) свитка въ рукахъ Предтечи — совершенно невозможная для греческаго ремесленника, всегда знавшаго подлинный видъ свитка. Менѣе важны въ этомъ отношеніи особенности въ надписи имени Іоапнъ и т. д., свойственныя и чисто греческимъ произведеніямъ.

Того же характера и той же техники серебряный дискось (рис. 56), въ видѣ блюдца безъ подножки (4²/з вер. въ діам.), съ изображеніемъ въ срединѣ Божіей Матери того же типа, погрудь и въ медальонѣ, и съ надписью уставными буквами по гречески слова: пріимите, ядите и пр.; дискосъ оказался согнутымъ, потому что былъ съ силою задвинуть въ тѣсную для него глубину гортка.

Наиболье замычательный предметь клада составляють двы круглыя цаты или медальона (рис. 57 и 58), изъ золота, большой съ изображеніемъ Спасителя, въ попер. 13/4 вер., малый съ изображеніемъ мученика, 1<sup>2</sup>/з вер.; очевидно, по находкамъ болѣе полцымъ, здѣсь было три медальона, и третій также съ изображеніемъ мученика. Рисунокъ, сверхъ всякаго ожиданія, передаеть вполн'в достаточно характеръ украшеній и стиль памятника, такъ какъ весьма ясно, что рисовальщикъ въ то время никогда не могъ бы придумать ни такого типа, ни такихъ схематическихъ драпировокъ, а, между темъ, и то и другое намъ хорошо известны въ подлинныхъ эмалевых работахъ. Каждый медальонъ имветь, вмёсто прицепки, сквозную бусину па шарнирв, совершенно гладкую, но по срединъ перепоясанную бисерною лентою, а шарниръ украшенъ съ объихъ сторонъ жемчужинами на спаяхъ, чего досель не находимъ ни на одномъ изъ сохранившихся медальоновъ. Бордюръ украшенъ мелкими камнями (яхонтами) въ гнездахъ и филиграневыми разводами въ тиць рубчатой филиграни (см. выше.) Каймы изъ жемчужной нити не сохранилось, есть только скобочки. Изображение Спасителя отличается превосходною работою, строгимъ типомъ: можно думать, что нимбъ былъ изумрудный, или темно-синій, такъ какъ внутри эмали сделаны еще разводы (восьмерки), припаянные на дно лоточка; темнокаштановые волосы, сильно удлиненный оваль лица, наиболье приближають ликь къ извъстной чудотворной иконъ Латерана. Спаситель благословляеть не именословно, но сложеніемь трехъ перстовъ, въ лѣвой рукѣ, прикрытой гиматіемъ, поддерживаетъ Евангеліе, переданное однако

здѣсь безъ пониманія того, что рисовальщикъ дѣлалъ. Гиматій быль темно-пурпурный, а хитонъ блѣдно-голубой. Изображеніе мученика (по нашей догадкѣ Димитрія, а недостаетъ Георгія) отличается также обычными типическими чертами, т. е. плащемъ или сагіемъ съ плющевымъ рисункомъ, и двумя нашивками, какія бывають на патриціанскихъ одеждахъ ¹); въ правой рукѣ мученикъ долженъ держать крестъ.

Двѣ пары золотыхъ сережныхъ подвѣсокъ—колтовъ, выпуклыхъ и полыхъ, съ эмалевыми изображеніями (рис. 59 и 60) грифона съ орлиною головою, львинымъ тѣломъ и крыльями, и



Рис. 57. Кіевскій кладъ 1824 г.

Рис. 58. Кладъ 1824 г

геральдическихъ «птищей» съ эмблематическими перьями въ видъ современной карточкой масти трефъ или, точнье, лиліи, та же лилія на грифонь; очевидно, объ фигуры имьють значеніе талисмановь. Весь общій характерь фигуръ указываеть на русскаго, не византійскаго эмальера: въ частности, это проявляется наиболье ярко въ тыль грифоновь, именно въ ошибочномъ рисункъ объихъ заднихъ ногъ. Снимокъ передаеть, хотя не съ большимъ искусствомъ, за то со вниманіемъ, и стиль фигуръ и даже детали, которыя можно легко угадать, при руко-

<sup>1)</sup> См. объ этихъ деталяхъ въ византійскихъ эмалевыхъ изображеніяхъ въ моей книгь: «Исторія и памятники византійской эмали. Собранія А. В. Звенигородскаго», стр. 282, рис. таб. 9, 11.

водствъ другихъ сохранившихся вещей. Такъ, здѣсь передана даже эмаль разныхъ тоновъ темносиняя и лиловая—черными мѣстами, красная и голубая сѣрыми, эмаль выщербившаяся—блѣдно-сѣроватыми; а такъ какъ въ головахъ грифона эмаль повыкрошилась, то и рисунокъ



Рис. 59. Серыти Кіевскаго клада 1824 г.



Рис. 60. Тоже. Кіевскаго клада 1824 г.

головъ не точенъ и не характеренъ. Если, наконецъ, въ одной подвъскъ изображена вдътою обыкновенная кіевская серьга, то это дъло простой случайности: на этой сережкъ кончикъ дужки представленъ какъ бы змъиною головкою неправильно: ни въ одномъ существующемъ экземпляръ этого нътъ, да и быть не могло, потому что этотъ кончикъ былъ всегда закрытъ.



Рис. 61. Пара кіевскихъ серегь клада 1824 г.

Рис. 62. Тъльникъ Кіевскаго клада 1824 г.

Одна пара обыкновенных кіевских серегь (рис. 61) съ тремя бусами [пупырчатыми; одипь тёльный крестикь (рис. 62), равносторонній, высёченный изъ яшмы, по рукавамь оправленный въ золотыя накладки, на одной сторонь съ былою эмалью, по ней синіе городки, на другой съ надписями ІС ХС НІІ КА; одинь перстень (рис. 63), на серебряной подвижной дужкь, золотое гитаро съ рызнымь изображеніемь вглубь кентавра, охотящагося съ соколомь. Таковы предметы личнаго убора въ кладь.

Но въ кладѣ были замѣчательныя мелочи, сорванныя и собранныя наскоро, въ попыхахъ, и относящіяся, видимо, къ убору мѣстно чтимыхъ иконъ. Таковы напр. 25 золотыхъ подвѣсочекъ (рис. 64), которыя въ существѣ происходятъ отъ типа древнихъ вотолого, т. е. металлическихъ гарнитуръ кистей, съ замѣною кистей грушевидными побрякушками (вмѣсто жемчужинъ), а самой втулки—металлическою крышкою съ жемчужиною наверху, причемъ крышечка вся перевита бисеромъ, повсюду покрыта мелкимъ жемчугомъ; очевидно, эти подвѣски украшали не воздухъ или омофоръ, но скорѣе всего вѣнчикъ иконы. Кромѣ того, этотъ рисунокъ объясняетъ намъ происхожденіе «сіопца—подвѣски», найденной въ Рязанскомъ кладѣ, и въ Кіевскомъ, происходящемъ изъ того же Злато-Михайловскаго монастыря (таб. VII) 1).

Восемь дужекъ (рис. 65) золотыхъ, широкихъ, украшенныхъ сканью, и каждая тремя



Рис. 63. Перстень клада 1824 г.



Рис. 64. Изъ 25 волотыхъ вотолокъ Кіевскаго клада 1824 г.



Рис. 65. Изъ Кіевскаго клада 1824 года.

<sup>&#</sup>x27;) Въ описаніи серегь, стр. 157, подъ № 8 ошибочно сказано, что онъ серебряныя, тогда канъ это быль, очевидно, сильный аллыяжь, волото показалось былымь, какъ обыкновенно на этихъ серьгахъ, о чемъ сказано ранве въ «Исторіи эмали» Гл. І. Рисунскъ указываеть также двъ пары, а въ описаніи названа одна.

крупными и нѣсколькими мелкими аметистами, яхонтами, рубинами, гранатами, въ гнѣздахъ, нарочно приподнятыхъ, при чемъ главное гнѣздо утверждено на прорѣзной сканной рѣшеточкѣ, съ цѣлью освѣщать камень (см. І главу) и снизу; по всей вѣроятности, дужки эти служили украшеніемъ оклада, вѣнда иконы, но въ тоже время онѣ, непремѣнно, тождественны по своему назначенію съ кіевскими (напр. въ кладѣ Михайловскаго м—ря) золотыми дужками, загадочнаго назначенія, находящимися очень часто въ кіевскихъ кладахъ, но только несравненно богаче въ своемъ уборѣ драгоцѣнными камнями. Затѣмъ чрезвычайно важна и техника въ устройствѣ гнѣздъ, о которой мы уже говорили, какъ о пріемѣ XII стол. (см. Рязанскій кладъ 1822 г.).

20 тонкихъ, листовыхъ, серебряныхъ пластинокъ, съ лицевой стороны позолоченныхъ, съ проръзнымъ разводомъ, снабженныхъ по краямъ дырочками для пришиванія, въроятно, къ священной одеждъ, преимущественно омофору, судя по квадратной формъ пластинъ



Рис. 66. Кіевскій кладъ 1824 года.



Рис. 67. Золотая эмалевая пластинка изъ клада 1824 г.

(рис. 66). Наконецъ одна (рис. 67) треугольная золотая пластинка, украшенная трехчленным византійскимъ разводомъ съ цвѣтками въ срединѣ, исполненными эмалью, происходитъ, судя по формѣ, также отъ убора облаченій, и уцѣлѣла одна изъ многихъ.

Преосвященный Евгеній, въ заключеніе своего краткаго описанія, категорически, на основаніи падписей, относить весь кіевскій кладъ 1824 г. къ греческому искусству и даже самый горшокъ, напоминавшій ему ольвійскія амфоры, къ византійскому мастерству. Въ теченіи пижеслідующаго труда мы будемъ постепенно доказывать, какъ сильно византійская художественная промышленность привилась въ Кіеві, какъ обильны были изділія этой русско-византійской работы. Здісь мы ограничимся только указаніемъ на одинъ общій фактъ, что если мы еще можемъ считать привозными изъ Констаптинополя два эмалевыхъ медальона, то даже ихъ отділку должны принимать русскою, містною, а за тімъ и всі предметы убора личнаго, такъ какъ только въ різдкихъ случаяхъ уборы привозятся ціликомъ и постоянно изъ чужой страны. Даже такіе предметы церковной утвари, какъ потиръ и дискосъ, вітроятно были сділаны въ Кіеві, котя въ греческой мастерской, если рисунокъ точно передаеть полурусскіе типы

въ изображеніяхъ. Нечего и говорить о предметахъ убора, которые изготовляются только для кочевыхъ варваровъ, и во всякомъ государствъ, согласно господствующему вкусу, производятся па м'єсть, за исключеніемь, конечно, предметовь высшаго художественнаго достоинства, нередко привозныхъ. Такъ, медальоны съ эмалями, эмалевая пластинка могутъ быть изъ Византіи, но эмалевыя серьги, эмалевая обдёлка крестика, даже обдёлка медальоновъ привозныхъ туземной, мъстной работы, и какъ это ни звучить чуждо для нашихъ современныхъ понятій о византійскомъ и древне-русскомъ искусствъ, но это можеть даже быть доказано въ теченіи нижеследующаго трактата.

Второй важный вопрось, имфющій возобновляться не разъ по поводу многихъ кіевскихъ кладовъ и находокъ въ Старой Рязани, касается соединенія въ кіевскомъ кладъ 1824 года вещей явно церковныхъ со свътскими. Описаніе 1824 года задается уже этимъ вопросомъ и разрѣтаетъ его, согласно пріемамъ того времени, путемъ легендарныхъ, своего рода романическихъ, соображеній: исходя изъсловъ Кепигсбергскаго списка летописи подъ 1203 годомъ, что Черниговскіе князья, при разграбленіи кіевскихъ церквей, взяли «и порты блаженныхъ первыхъ князей, еже бъта повътали въ церквахъ святыхъ на память себъ», описание заключаетъ, что вмѣстѣ съ одеждами князья могли отдавать и свои нарядныя украшенія въ церковь. Изъ этихъ украшеній на виду болье всего въ кіевскомъ кладь были серьги съ эмалевыми изображеніями, и воть составителямь описанія кажется, что эти серьги могли принадлежать великой княгинъ Ольгъ, матери Святослава, такъ какъ только вещи такого достопамятнаго лица могли храниться въ кіевскомъ соборъ. На самомъ дълъ, конечно, никакого подобнаго мотива мы не имбемъ права предполагать, а должны руководиться указаніями византійскихъ источниковъ: такъ, у Константина Порфиророднаго часто говорится о «скарамангіяхъ», служившихъ завъсами въ церквахъ, и хотя мы не знаемъ, что именно за одежда была пресловутый скарамангь, однако ясно, что это должна была быть широкая одежда, своего рода полотнище, кусокъ дорогой матеріи, который можно было употребить, какъ завѣсу; изъ уборовъ своихъ императоры жертвовали въ церковь свои вѣнцы, точнѣе, только подобія вѣнцовъ или коронъ, для подвёшиванія къ престолу царя царей, подъ арки киворія. Въ дополненіе ко всему тому, что мы им'єли уже случай высказать ранье, можемь здёсь прибавить, что именно такою «вотивною» короною предстявляется намъ теперь и извъстная корона Карла Великаго, съ изображеніемъ Спасителя rex regnantium, кром'в уже указанныхъ: короны венгерской, вънцовъ королей готскихъ и пр.

Въ 1824 году <sup>1</sup>) обнаружены были фундаменты древней Десятинной церкви, сложенные Ніевскія находки изъ большаго квадратнаго кирпича, соединеннаго толстымъ слоемъ розоваго цемента; найдены: 1824—1846 гг. мраморныя квадратныя плитки, составлявшія половую мозаику; архитектурные орнаменты изъ краснаго шифера и мрамора, обломки штукатурки, покрытой фресками, зерна мусіи (мозаическіе кубики), гробницы, сложенныя изъ плить краснаго шифера; на некоторыхъ плитахъ были

<sup>1)</sup> Приводимъ вышиску изъ обвора В. Б. Антоновича, Археологическая карта Кіевской губ., приложеніе къ ХУ т. Древностей, изд. Имп. Моск. Археол. Общ. 1895, стр. 32-33.

рельефио высѣчены орнаменты; въ гробницахъ были человѣческія кости съ остатками шелковой ткани и ремней. Но никакихъ извѣстій о находкахъ въ эти ближайшіе годы (о позднѣй-шихъ отъ 1837 по 1876 г. см. ниже) не было сообщено, повидимому; пигдѣ.

Съ 1837 г. по 1846 годъ, а главнымъ образомъ, въ 1846 году въ Кіевѣ, около фундаментовъ и на погостѣ древней Десятинной церкви, найдены весьма разнообразныя и многочисленныя древности, къ сожалѣнію, частію разошедшіяся по рукамъ и настолько разбросанныя по собраніямъ, что, видимо, служили предметомъ дѣлежа для находчиковъ п властей, хотя находки эти были результатомъ предпринятой задачи возстановленія кіевской древности и нотому должны были, казалось, имѣть право на вниманіе. Такъ найдены были ¹): двѣ серебряныя гривны (кунъ) шестиугольной кіевской формы; одиннадцать серебряныхъ браслетовъ изъ толстаго дрота гладкихъ и со спиральной насѣчкой, подражающей плетенію проволочному, и орнаментальною линіею на приплюснутыхъ концахъ; золотыя (числомъ десять) кіевскаго типа серьги (и 4 серебряныя) изъ проволочнаго кольца, обвитаго сканью, съ утвержденными промежь скани тремя бусинами, въ одной парѣ—украшенными на подобіе жемчужинъ, сидящихъ въ сканномъ плетеніи, въ другой парѣ бусы украшены сканными розетками, а въ третьей—бусы сдѣланы ажурными, изъ тонкой проволоки; броизовый складень съ изображеніемъ вглубъ Распятія на лицевой и Богоматери съ архангелами и святыми въ кругахъ на оборотной сторонѣ; обломки стеклянныхъ браслетовъ и пр.

Важнѣйшую находку, однако, составляеть золотая *цюпь* (рис. 68) изъ десяти медальоновъ или бляшекь, украшенныхъ эмалевыми изображеніями птиць, поступившая въ музей графа А. С. Уварова въ Порѣчьи; три бляшки, принадлежащія цѣпи, были найдены особо, но предметь, конечно, составляль часть клада, спрятаннаго на церковномъ погостѣ,—случай, встрѣчающійся и далѣе (о цѣпяхъ см. отдѣлъ III главы).

Въ музев графа А. С. Уварова въ Порвчьи находятся пара золотыхъ (малаго размвра) сережныхъ подвъсокъ съ эмалью кіевскаго типа и происхожденія, пріобрътенныя покупкою, но



Рис. 68. Часть цени изъ 10 эмалевыхъ бляшекъ, изъ Кіева, въ Музет Поречья.

<sup>1)</sup> Въ Моск. Румянцов. Мувећ № 2509—12 и Историч. Мувев въ 7 валв: вещи какъ будто подвлены между двумя собраніями, такъ что въ каждомъ есть браслеты, серыги и гривны.

безъ дальнѣйшихъ свѣдѣній о мѣстѣ и времени находки. Подвѣски отлично сохранились, включительно до скобочекъ для жемчужной обнизи. По обѣимъ сторонамъ исполнены тонко эмали рѣзныхъ цвѣтовъ: бѣлаго, красно-кирпичнаго, ненельно-голубаго, бирюзоваго и темно-лиловаго. Сюжеты представляютъ: съ лица двухъ птицъ по сторонамъ дерева, а на оборотѣ: въ срединѣ кружокъ съ розеткою и вокругъ три кружка и четыре вырѣзки въ формѣ транеціи, какъ будто бы это были вырѣзки для продѣтаго вѣнчика или такъ наз. нимба, который былъ бы продѣть съ испода лентою вокругъ: очевидно круглыя и четыреугольныя вырѣзки замѣняютъ гиѣзда съ камнями, городчатый же орнаментъ, въ нихъ исполненный, уже уподобляетъ все вмѣстѣ вѣнчику, діадемѣ или лентѣ, повязкѣ вокругъ головы, а затѣмъ и всякой повязкѣ на освященномъ предметѣ, которая сначала имѣла значеніе религіознаго посвященія, жертвы, а потомъ украшенія (рис. 69—73).

Между находками, происходящими изъ Кіева (нѣсколько экз. (рис. 69—73) въ Минцъ-Кабинетѣ Кіев. Унив. № 148—151, 1009, 1495, 2716, 3388 и 3390), часто встрѣчаются перстни,



Рис. 69-73. Перстии золотые и серебряные изъ Кіева. Минцъ-Каб. Кіев. Ун.

но рѣдко золотые, и то уже не съ характеромъ печати (перстии съ печаткою почти исключительно серебряные или даже мѣдные), а вообще декоративные женскіе перстни или кольца; вмѣсто печатки нерѣдко можно встрѣтить или украшеніе скапью, или чернью исполненный орнаменть, или камень и имитаціи камней въ гиѣздахъ, изъ камней всего чаще изумрудъ и гранать. Одинъ перстень, найдепный въ усадьбѣ Климовича у Десятинной церкви, украшенъ крестами, исполненными наколомъ (Кіев. Унив. № 1235), другіе монограммами греко-византійскими, эмблематическими львами, грифонами и пр.; чаще всего чернью, рѣзьбою и пр. Большинство принадлежитъ Кіевскому періоду древней Руси—ІХ—ХІІ стол., но есть и болѣе древніе перстни, украшенные кораллами, принесенными, какъ мода, изъ Средней Азіп и составившими моду для издѣлій Ю. Россіи еще во времена Готоовъ (№ 2844).

Въ 1827 году, въ томъ же Кіевѣ, на Львовской улицѣ, въ домѣ Августиновича, въ Старомъ Городѣ, при копаніи погреба, найдены 1), въ мѣдномъ котелкѣ, слѣдующія золотыя вещи: цѣпь изъ 23 полыхъ внутри бляхъ, вѣсомъ 16½ золотниковъ (нынѣ хранимая въ Средневѣковомъ Отдѣленіи Эрмитажа и издаваемая нами на табл. X), двѣ сережныя подвѣски,

<sup>1)</sup> Свёдёнія объ этомъ кладь находятся въ Дѣль Имп. Эрмптажа 1829 года № 22, по Архиву № 140, розысканномъ бар. В. Г. Тивенгаузеномъ.

вѣсомъ 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> зол., части другой пары, обрывки тонкой золотой цѣпочки и одиннадцать скобочекъ (вѣсомъ 14<sup>1</sup>/<sub>4</sub> зол.), при этомъ около сотни зеренъ мелкаго жемчуга. Изъ «дѣла» извѣстно, что всѣ эти вещи были пересланы, для храненія, въ Ими. Эрмитажъ, Кёлеру, но въ настоящее время, съ передачею русскихъ древностей въ Средпевѣковое Отдѣленіе Эрмитажа, можетъ быть указана между вещами «неизвѣстнаго происхожденія» только цѣпь изъ золотыхъ бляшекъ и, быть можетъ, нара золотыхъ серегъ съ эмалью, издаваемая на той же Х таблицѣ.

Золотой медальонъ (табл. XV, I), шириною 0,03 м. въ поперечникъ, съ эмалевымъ изображеніемъ Спасителя 1) погрудь съ Евангеліемъ въ рукахъ, найденный проф. Ставровскимъ, на старомъ Кіевъ, ез усадьбы Королева, въ 1838 году, и нынъ находящійся въ Минцъ-Кабинетъ Кіевскаго Университета (№ 145), есть не болье, какъ эмалевая пластинка, снятая съ оклада или креста, но послужившая затемь тельникомь. Опа замечательна и по тонкому исполнению эмали лучшаго времени, XI или первой половины XII въка, хотя двъта эмали сильно измъпились, а Христось облечень уже въ лиловый (пурпурный) гиматій и бирюзовый хитонь (позднѣйшій цвътъ). Ликъ Христа сохранилъ еще въ темно-каштановыхъ волосахъ и въ округлой головъ древній типъ, но широта плечъ выдаеть обычную уже для мозаикъ XI—XII вѣка композицію. Во всякомъ, однако, случав, медальонъ этотъ есть византийское произведение, скорве всего, пластинка, снятая съ оклада Евангелія или иконы и креста и употребленная уже въ Россіи какъ тёльникъ, чему имъемъ много примъровъ. Но такъ какъ, вмъстъ съ медальономъ, въ фундаментахъ древняго зданія, сложеннаго изъ квадратныхъ кирпичей, съ плитками цѣнинными и одною доскою краснаго шифера, найдены 2) были также: золотые: крестикт, сканная буса, четыре перстия, пять серебряныхъ монетныхъ гривенъ кіевскаго тина, то можно предположить, что все вмфсть составляло кладъ.

Черниговскій нладъ 1850 г.

Въ 1850 году въ Черниговъ, при рытъв фундамента для постройки зданія пансіона, найденъ кладъ серебряныхъ и золотыхъ вещей (имив въ Минцъ-Кабинетв Кіевскаго Университета, подъ № 451—7). Между ними встрвтился обломокъ серебрянаго медальона отъ бариъ съ изображеніемъ креста, какъ на суздальскихъ древностяхъ; далѣе шли обыкновенные предметы: сер. браслеты въ видѣ змѣи, серебряный перстень и пр. Но двѣ золотыхъ сережныхъ подвѣски съ эмалевыми украшеніями и лучевыми коймами (т. наз. черниговскаго типа), происходящія отъ двухъ паръ (кладъ, быть можетъ, былъ распроданъ и разошелся по рукамъ), заслуживаютъ особаго вниманія. На лицевой сторонѣ одной изъ подвѣсокъ (рис. 74) въ маленькомъ эмалевомъ полукругѣ представлено двѣ птички по сторонамъ кружка съ лилією; на оборотѣ лилія или кринъ. На другой подвѣскѣ (рис. 75) съ лица эмалью представленъ только кружочекъ съ крещатымъ дѣленіемъ и отрѣзки вѣнчика съ аканеами; оборотная же сторона орнаментирована такъ близко къ Константинопольской серьгѣ И. П. Балашева, и къ Эрмитажной серьгѣ (табл. Х и XIV), неизвѣстнаго происхожденія, что уже по этому одному заслуживаеть нашего

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) В. Б. Антоновичь, Археолошческая карта Кіевской чуб., стр. 34.

<sup>2)</sup> Изданъ въ соч. Исторія и памятники виз. эмали. Собранів А. В. Звенигородскаго, рис. 58, стр. 196.







PEC. 75. Tome. № 457.

вниманія. Эмалью украшена здёсь крохотная лунница, въ ней поле раздёлено зигзагомъ, и въ углахъ помъщены листики, бутоны. Затъмъ вокругъ эмалеваго щитка была жемчужная обнизь, далее кайма, украшенная отличною сканью, въ виде перегородочекъ, положенныхъ на ребро, и затемь зубчатый бордюрь изъ лучей съ золотыми шляпками на концахъ, вместо жемчужинъ. Дужка была употреблена замѣчательно плоская.

Владимірскій кладъ (таблица ХХІ), найденный въ 1865 году, быль, непосредственно после его Владимірскій кладъ находки, разсмотрвнъ такъ подробно и въ научномъ отношении тщательно, въ известномъ трактате В. В. Стасова, что нынъ нуждается не въ новомъ детальномъ описаніи, а лишь въ дополненіяхъ съ точки зрѣнія, нами въ этомъ сочиненіи устанавливаемой. Въ виду также особо важнаго значенія, какое им'єють найденные при клад'є куски матеріи, прежде чуть не единичныя редкости, а ныне входящіе, какъ звено, въ длинную цень греко-восточныхъ тканей, находимыхъ въ предвлахъ Россіи, мы считаемъ необходимымъ отложить до времени анализъ этихъ последнихъ вещей, предпочитая сослаться на то же тщательное изследование тканей В. В. Стасова, вполнъ достаточное для знакомства съ ними. Для нашей задачи важны собственно въ издаваемомъ теперь выпускъ лишь металлическія вещи клада и притомъ спеціально лишь пара подвъсныхъ колодочекъ, украшенныхъ эмалью.

І. Посль различныхъ кіевскихъ серегь этого типа, намъ уже извъстныхъ, владимірскій экземпляръ кажется съ самаго начала неуклюжимъ, аляповатымъ, и не мудрено: колты эти им вють особенную толщину немного болве даже 2 сантиметровъ; далве, ихъ форма расплывчатаго овала, въ продольной ширинв 0,055 м., въ поперечной 0,05 м., съ сильною выпуклостью, представляеть варварскую утрировку. Дужекь не сохранилось, но по причинъ толщины подвісокъ, для пихъ были сділаны двойныя колечки, разставленныя другъ отъ друга. Далье, широкій ободокь, между двухь щитковь устроенный, представляеть скобочки для жемчужныхъ нитей только въ видъ едва примътныхъ остатковъ возлъ дужки, и потому даже сомнительно, была ли такая нить въ дейстительности на этой паре. Желобокъ подъ дужкою такъ широкъ, что былъ полуприкрытъ съ объихъ сторонъ тонкими полосками, но сомнительно,

1865 r.

чтобы первоначальное значеніе полости въ серьгѣ было здѣсь сознательно сохранено. Благодаря внимательности В. В. Стасова, мы знаемъ также низкій алльяжъ употребленнаго золота. И такъ, на первый взглядъ, эти вещи представляютъ лишь серіи болѣе или менѣе грубыхъ недостатковъ, которые, по ихъ обыденности и мелочности, было бы даже излишне перебирать.

Но когда отъ этихъ мелочей мы обращаемся къ укращающимъ колты эмалямъ, для насъ разомъ выступаетъ ихъ первоклассная важность: эти эмали тождественной фактуры съ эмалями Рязанскаго клада 1822 года и потому являются, очевидно, художественными издёліями не Кіевской Руси, но сёверныхъ мастерскихъ Муромо-Рязанской области или Суздальской. И потому мы позволимъ себ'є войти въ нёкоторыя техническія подробности.

Краски эмалей отлично сохранились, еще мъстами не лишились даже первопачальной шлифовки и блеска. Окончательно разрушилась и утратила цветь только коричневая эмаль волось, и что это не случайность — доказывается темь, что она разрушена на обёнхъ серьгахъ въ ликахъ мучениковъ, что конечно, можно видеть только на оригинале, не на рисункъ. Поблекла блъднобирюзовая краска нимбовъ и хитоновъ, но отлично удержала цвёть синяя, свётлозеленая и красная. Однако, мёстами видны въ краскахъ ямки, происходящія отъ дурной плавки. Ленточки оказываются часто или порванными, или заходящими одна за другую, какъ и въ кіевскихъ изділіяхъ. Но что самое любопытное-это извъстный характеръ рисунка, особая типичность фигуръ, особенно ликовъ, которая обращаеть на себя вниманіе сходствомь съ Рязанскими эмалями и окладомъ Мстиславова Евангелія, котораго эмалевые кіотцы съ мучениками, по миёнію Г. Д. Филимонова и нашему, исполнены на стверт Россіи, т. е., по всей втроятности, въ Новгородт. Значить, даже въ такомъ, въ высшей степени технически-трудномъ, даже механическомъ пскусстве, каковы эмали, исполняемыя при помощи перегородокъ, существуеть стильный пошибъ опредвленнаго характера. Правда, изображенія на Мстиславовомъ Евангеліи грубте нашихъ и заставляють поэтому или относить Владимірскую пару къ эпохѣ болѣе ранней, или, что проще, считать, что мастерскія Новгорода работали хуже византійскихъ.

На владимірскихъ серьгахъ изображены эмалью два святыхъ мученика, скорѣе всего— Св. Димитрій и Св. Георгій (а не Борисъ и Глѣбъ), и потому представлены въ свѣтло-пепельныхъ хитонахъ и синихъ мантіяхъ, держащими у груди кресты, а не въ княжескихъ одеждахъ; оба лика совершенно тождественны, чего не допустилъ бы греческій мастеръ.

2. Обломки трехъ медальоновъ или круглыхъ гривенъ изъ позолоченнаго серебра и при нихъ шесть кусковъ дутыхъ серебряныхъ золоченыхъ бусъ—все, что осталось отъ княжескаго церемоніальнаго нагруднаго убора, и не будь на двухъ обломкахъ сохрапившейся фигуры Архангела, а на другихъ крыла и сферы отъ втораго изображенія Архангела, въ этихъ кускахъ не было бы даже прямаго интереса. Между тѣмъ, присутствіе этихъ изображеній переводитъ насъ въ иную среду, непосредственно соприкасающуюся съ Византією и ся религіозными типами. Очевидно, фигуры архангеловъ исполнены на этихъ медальонахъ въ качествѣ обычныхъ профилактическихъ эмблемъ для погруднаго украшенія воина и притомъ полководца.

- 3. Обломки широкаго браслета или наруча изъ листоваго серебра, съ слъдами позолоты по каймамъ и черни въ фонахъ и изображеніяхъ птицъ: наручъ состоитъ изъ двухъ полуразрушенныхъ створокъ съ шарнирами, на которыхъ въ два пояса идутъ резныя фигурки стоящихъ птицъ, окаймленныя широкою золоченою каймою съ бордюрами изъ жгутовъ. Эти коймы, ведущія свое начало отъ византійскихъ желобковъ для жемчужныхъ пронизокъ, повторялись весьма устойчиво въ XII-XIII вакахъ въ русскихъ украшеніяхъ. Далве, здёсь должно отмътить насъчку фона для пріема черневой поливы.
- 4. Семь аграфовь или застежекь изъ золота съ столь сильнымъ аллыяжемъ серебра, что оно кажется даже золоченымь серебромь; аграфы состоять изъ дрота съ двумя колечками, завернутыми по концамъ для проволоки, которою эти дроты должны были укрепляться; на дротахъ укрѣплено сканпыми питями по три ажурныхъ бусины, которыхъ восемь прорѣзныхъ кружковъ окаймлены тонкою сканью, наложенною въ два ряда и припаянною. Аграфы эти считаются принадлежностью кафтана, вмъсто обычныхъ петель, служившею для скръпленія разръзовъ или бортовъ въ родъ разръзныхъ рукавовъ персидскихъ, нъкоторыхъ кавказскихъ кафтановъ, лезгинокъ и пр. Впрочемъ объ этой принадлежности одежды мы будемъ говорить въ особомъ мѣстѣ.
- 5. Пара обломковь оть серебряныхь, позолоченныхь, тисненыхь въ листь, крестика и крина съ ушкомъ для подвъски, любонытна какъ указаніе на то, что и крестики подобнаго набора могли употребляться для пронизокъ ожерелья, въ чередовании съ кринами (см. Кіевскія находки этого рода).
- 6. Парою овальныхъ и плоскихъ кабошоновъ изъ горнаго хрусталя и парою четвероконечныхъ крестиковъ изъ шифера и серпентина, лишенныхъ оправы, заканчивается содержание Владимирскаго клада.

Въ Старой Рязани, с. Спасскаго у. Рязанской губ., въ 1868 году быль найденъ при Рязанскій кладъ распахиваціи земли 1) кладъ серебряныхъ вещей, описываемый нами здісь исключительно ради пяти серебряныхъ круглыхъ медальоновъ: большаго срединнаго — 0,071 м. съ изображеніемъ креста на разводахъ, двухъ меньшихъ -0,065 м. съ погрудными фигурами Спаса благословляющаго и Богородицы, и двухъ малыхъ съ крестами 0,052. Въ томъ же кладъ были найдены: одинь аграфъ изъ лигатурнаго золота съ тремя бусами и двумя ушками для проволоки; пара серебряныхъ подвъсокъ изъ конусообразной вотолки, украшенной зернью - городками, съ 9 подвъсными цъпочками, на которыхъ имъются ажурные наузы и поталы по концамъ, набранные сканью и зернью; два мідныхъ крестика, три великолівныхъ бусы, шир. 0,035 м., украшенныхъ тончайшею сканью и зернью; тонкая, на четыре грани плетеная, цёнь изъ серебра съ паглавниками, держащими проволочное кольцо съ бусиною, но безъ подвъшеннаго на цёни предмета; и наконецъ пять отдёльныхъ эмальированныхъ золотыхъ бляшекъ, въ видё

1868 r.

<sup>1)</sup> Мъсто находии обозначено въ донесении увзди. исправника, см. Дило Арх. Комм. № 10, 1868 г., у большой дороги, въ концъ вала или земляной насыпи, сдужившей, по преданію, кръпостнымъ валомъ Старой Рязани, вбливи извъстных в остатковъ княжескаго терема и собора Св. Бориса и Глеба, среди которыхъ въ 1836 г. Тихомировымъ было открыто много древностей.

трехъ орнаментальныхъ крестовъ на подножіи и пара треугольничковъ. Эмаль состоить изъ городковъ, срединной лиліи или крина въ кругу, трикветры, бѣлой лиліи и четыре-лепестковой розетки; для того, чтобы выполнить эмаль, надо было углублять лоточки до глубины почти 2 миллиметровъ, и потому углублять самыя бляшки, сильно выбивая ихъ изъ золота, и кромѣ того надо было дѣлать насѣчку на фонѣ. Тѣмъ пе менѣе, эмаль хотя и поблекла, но мало пострадала и можно считать даже, что отлично сохранилась; разложился окончательно лишь красный цвѣтъ, и то въ треугольникахъ онъ отлично сохранился. По краямъ всѣхъ бляшекъ есть дырочки для ихъ пришиванія.

Главный предметь находки составляеть цёнь изъ тисненыхъ серебряныхъ бляшекъ, соединенныхъ колечками и связанныхъ въ двухъ промежуточныхъ частяхъ (на плечахъ) цёночками; бляшки украшены толстою сканью въ видё орнаментальныхъ крестовъ на разводахъ п крестообразныхъ фигуръ; объ этомъ предметѣ клада говорится ниже въ экскурсѣ о церемоніальныхъ цёняхъ.

Кладъ золотыхъ и серебряныхъ вещей, найденный въ 1872 г. (М. К. Кіев. унив. № 1667—1707) у Десятинной церкви, на углу Десятинной и Владимірской улицъ, въ усадьбѣ Масютина, заключалъ въ себѣ 32 полускобочки (и 12 кусковъ) изъ серебра, каждая съ тремя дырочками и шарниромъ по концамъ, также выгнутыхъ дугою. При этомъ были найдены разрозненныя большія серьги съ ажурными бусинами, украшенными зернью и сканью.

Кіевсній нладъ 1876 г.

Кладъ, извёстный нынъ (таблица XV) подъ именемъ Лескова, найденъ былъ въ 1876 году, 18 Марта, въ Кіевъ, въ усадьбъ кіевскаго гражданина Игнатія Льскова, на углу Большой Владимірской и Десятинной улиць, следовательно, вблизи отъ Десятинной церкви, однако вовсе не въ ея пределахъ, какъ сообщали о томъ первыя известія прессы, опов'ьщенной уже въ Апреле. По этимъ известіямъ, безъ сомненія, крайне преувеличеннымъ 1), кладъ представляль будто бы, во время его открытія, «груду золотыхъ вещей въсомъ въ нѣсколько фунтовъ». Евреи, по словамъ тѣхъ же извѣстій, скупили большую часть золота, платя напр., какъ одинъ золотыхъ дёлъ мастеръ на Подоле, 20 рублей за фунтъ золота, и за 14 серебряныхъ гривенъ другой — всего 90 коп. Рабочіе дарили будто бы другъ другу волотые перстни (ихъ всего после оказалось въ кладе три). И хотя «не мало вещей, говорять, попало и въ руки полиціи», однако, «уцёлёла лишь небольшая часть клада». Затемъ, прибавлялось, что местные археологи: профессоръ В. Б. Антоновичъ и г. Роговичь посетили Лескова, «сохранившаго часть клада» и видели «съ две пригоршни золотыхъ украшеній»; что «удалось проследить и за другими» найденными вещами. но можно сказать навърно, что техъ, которыя попали къ евреямъ, более не придется видъть». Въ концъ следовало и объяснение этой несчастной судьбы русскихъ кладовъ: «законъ, обязывающій отдавать найденныя старинныя вещи (точне: клады) въ казну за плату по оценке, ведеть къ тому, что практические евреи, избъгая возиться съ администрацією, уплачивають сами

¹) «Петербургская Газета» отъ 15 Апр. 1876 печатала выдержку корреспонденців «Биржевой Газеты» отъ ближайшаго времени.

себѣ стоимость вещей сплавленнымъ кускомъ золота или серебра». Вотъ взглядъ, почерпнутый корреспондентами въ интеллигентныхъ сферахъ Кіева: кладъ распропалъ, частію, на половину, на двѣ трети—никто даже порядкомъ не потрудился узнать, ни ученыя общества, ни частныя лица, и виноватъ въ этомъ только законъ, который мѣшаетъ заниматься публично распродажею кладовъ, съ аукціона, поштучно, тому, кто больше дастъ, который требуетъ представленія вещей, съ тѣмъ что за нихъ казна возмѣститъ и стоимость матеріала, и цѣнность художественнаго достоинства и цѣну историческаго значенія вещи ¹). Ясно, куда ведетъ подобный взглядъ, проводимый, прежде всего, русской интеллигенціею и столь удобный для скупщиковъ, ставимыхъ подъ ея защиту.

Въ частности, для насъ важно также, что никто не составилъ никакой описи кладу, пока еще можно было сдёлать, а перван опись, поданная въ Коммиссію, содержить въ себі даже меньше вещей, чёмъ сколько ихъ нынё находится въ Кіевскомъ Университетскомъ Музев.

Хотя нашь кладь быль старательно уложень въ двухъ сосудахъ, мъдномъ и глиняномъ, однако, не сохранился настолько хорошо, какъ бы следовало (если не предполагать, что цень и другія вещи были первоначально положены въ кускахъ). Кладъ нынъ сохраняется въ Минцъ-Кабинетв Кіевскаго Университета за №№ 2320—35; двв пары золотыхъ серегъ изъ клада поступили будто-бы, по слухамъ, въ частныя собранія 2). На первомъ мѣстѣ въ кладѣ должно, копечно, поставить нару замічательных серегь сь подвісными круглыми и полыми внутри колтами, изъ золота и украшенныхъ эмалями, отличной мъстной работы. Эти серьги отличаются оть другихь кіевскихь находокь этого рода во 1-хь особенно малыми разм'врами: он'в им'вють только 0,04 м. въ поперечникв и 0,015 м. толщины всего щитка; во 2-хъ оригинальностью сюжета, взятаго для эмальированія ихъ съ лицевой стороны. Именно, здёсь впервые эмальеръ прибъть къ орнаментаціи сереть женскою головкою въ коронъ, судя по головному убору, видимо, дъвицы, по распущеннымъ кудрямъ, и вовсе не симводическаго, а простаго, декоративнаго значенія. Голова представлена въ кругу, синее поле украшено цвѣтками и цвътными бисеринками; корона имъетъ форму кокошника съ высокимъ уборомъ, украшена начельнымъ рубиномъ и изумрудами; платье дввы золотое. Вокругъ этого средняго эмалеваго щитка, лицевая сторона украшена также эмалевыми вътками аканеа, непригляднаго и тяжелаго рисунка. На оборотной сторонъ двъ птицы по сторонамъ цвъточнаго стебля (лиліи?), имъющаго почти видъ древа жизни, въ краткой схемъ.

Пара сережныхъ подвъсокъ изъ клада усадьбы Лъскова отличается и малыми размърами (таб. XV, 12—19) и отличною сохранностью и оригинальностью эмалевыхъ изображеній 3). За-

<sup>1)</sup> Считаемъ важнымъ, для пользы дъла, упомянуть, что, какъ видно изъ Дила Имп. Арх. Коммиссіи за № 10, 1876 г., г. Лъсковъ желалъ съ Петербургской Коммиссія получить 10.000 рублей, и когда вещи ему были возвращены, въ виду несообразности цъны, продалъ ихъ Кіевскому Университету за 1000 рублей, будто бы «полностью».

<sup>2)</sup> Кладъ былъ сполна срисованъ для Ими. Археологической Комииссіи, см. рис. при двлѣ № 10, 1876 г.; часть клада, находящаяся въ Музеѣ, сфотографирована Мейеромъ, но описана нами по оригиналамъ.

<sup>3)</sup> Отлично сохранева поверхность и даже скобочки для жемчужныхъ натей, одна серьга съ краю пробита (для подвъски?); у одного колта дужки нъть, у другаго средина щитка вдавлена, эмаль на птичкахъ пострадала, на

тѣмъ, сравнивая съ колтами усадьбы Есикорскаго и Б. Житомирской улицы, легко замѣчаешь здѣсь болѣе высокую фактуру, точнѣе сказать, исполненіе, при относительно той же техникѣ колта и совершенно тождественномъ пошибѣ въ рпсункѣ и краскахъ. Рисунокъ здѣсь отличается большею увѣренностью, выдержанностью, даже правильностью, что особенно легко можно было бы замѣтить, сличивъ контуры лицъ, здѣсь изображенныхъ, съ колтами черпиговскими или рязанскими: особенно бросаются въ глаза крайне топкіе длинные носы, узкая линія кудрей, продолговатый овалъ, повороть зрачковъ и взгляда влѣво, а равно ясная форма аканоовыхъ разводовъ и пр. Переходя къ краскамъ, замѣчаешь также: удивительную чистоту синяго тока, тѣлесный чудный оттѣнокъ общаго тона тѣла въ лицахъ и шеѣ, при чемъ эмаль эта остается полупрозрачною. Въ орнаментахъ красныя коймы сильно разлагаются, но все же сохранились дучше, чѣмъ гдѣ либо.

На лицо изображены женскія головы въ вѣнцахъ, имѣющихъ форму коническихъ кикъ пли кокошниковъ, съ двумя бирюзовыми камнями и краснымъ налобнымъ. Волосы распущены кудрями, что указываетъ на дѣвицу, па тѣлѣ намѣчена золотая одежда. Въ полѣ бѣлыя жемчужинки, бѣлыя розеточки, бирюзовыя и красныя крапины. По сторонамъ, въ обычной схемѣ: пальметка въ серединѣ, пара развертывающихся и свернутыхъ листковъ (аканеа) и два отрѣзочка ихъ, какъ бы продѣтыхъ сквозь золото лентъ.

На оборотѣ двѣ птицы—голуби—по сторонамъ древа, обернувшись къ нему. Древо имѣетъ бѣлый стволъ, бѣлую пальметку на вершинѣ и внизу два корня съ срединнымъ бутономъ, какъ бы была изображена лилія. Очевидно, это и не есть дерево, но таже бѣлая лилія, полевой кринъ съ краснымъ бутономъ цвѣтка. Птицы имѣютъ синюю окраску перьевъ на тѣлѣ и крыльяхъ, одно бирюзовое перо въ хвостѣ и бирюзовую головку.

Нѣкоторая мутность эмали (сравнительно съ чисто византійскими работами X—XI вѣ-ковъ), рѣзкость тона бѣлой эмали, и въ особенности вишневый оттѣнокъ тѣлеснаго цвѣта указывають кіевскую плавку XII вѣка.

Въ кладѣ нашлись также двѣ пары подобныхъ сережныхъ подвѣсокъ изъ серебра, и притомъ одна пара большаго размѣра (съ ажурнымъ ободомъ вмѣстѣ, пара имѣетъ 0,063 м.), а другая столь же малаго (0,04 м.), какъ и указанная выше золотая пара. Первая пара имѣетъ, какъ мы сказали, ажурный ободъ, въ видѣ кружевныхъ, изъ плетенія серебряной проволоки, рѣшеточекъ или арочекъ, а внутри, на особыхъ вставныхъ щиткахъ, изъ черни выполнено изображеніе птицы и двухъ птицъ по сторонамъ растенія. На малой парѣ тою же чернью выполнена орнаментація всей подвѣски вѣпчиками и кружками, съ орнаментальными разводами внутри.

Изъ обыкновенныхъ кольчатыхъ серегъ съ насаженными на проволоку бусинами нашлось шесть золотыхъ, не только разныхъ по рисунку, что еще не мѣшало составлять пару,

древъ доточекъ совершенно обнажился. Превосходная передача нашего снима, исполненнаго Е. В. Барсуковою, по рисунку и со стороны измънившихся эмалевыхъ красокъ, не оставляеть желать ничего дучшаго и не требуеть здъсь никакихъ оговорокъ

но и по разм'тру, такъ что, повидимому, въ этой части кладъ не полонъ, и три серебряпыхъ, также различающихся по величинъ. По обычаю, золотыя серьги отличаются и болте
топкою работою, плетеніемъ изъ топкихъ золотыхъ нитей, болте ажурными формами бусинъ,
тогда какъ серебряныя имтютъ большіе размітры, бусы ихъ съ бисерною зернью, неріздко отъ
носки сгладившеюся.

Далье, въ кладъ оказались два перстня, оба изъ золота и съ печаткою, по выръзанный на одной печаткъ крестъ (?) почти сгладился, а на другой отлично сохранилось изображеніе идущаго льва, съ новерпутою назадъ головою. Имъя въ виду значеніе золотыхъ печатей въ Кіевской Руси X—XI въковъ и эмблемы льва, можно догадываться, что кладъ принадлежалъ княжескому роду.

Три серебряных браслета изъ толстых, сбитых другь съ другомъ и свернутых спиралью, ленть, съ грубою орнаментацією концовъ зернью и жгутами, мало отвічають достоинству прочих вещей.



76. Серебряная цёнь изъ клада усадьбы Ліскова.

Тъмъ любопытнъе, что въ кладъ имъются двъ цъпи: толстая, тяжелая и большая цъпь изъ серебра, выполненная (рис. 76) изъ перегнутыхъ колецъ, обрывокъ длиною до 22 вер., съ толстыми наглавниками по концамъ, представляющими обычныя головы змъй, держащія во рту одно проволочное кольцо, на которомъ могъ находиться также какой либо намъ неизвъстный предметъ. Эта цъпь совершенно тождественна съ тъми большими цъпями, съвернаго типа и стиля, о которыхъ намъ приходится много говорить по поводу кладовъ Черпиговскаго и Каневскаго у. Кіевской губерніи.



77. Золотая пъпочка клада Дъскова.

Другая легкая (рис. 77) цѣпочка золотая, видимо, цѣльная, 17 вер. длины, стало быть, шейпая, сдѣлана изъ тонкихъ запаянныхъ кольцомъ ленточекъ, съ выбитыми вдоль кантиками, оканчивается двумя колечками, замыкающимися подобно сережнымъ и служила, очевидно, для ношенія чего то на шеѣ. Однако, какой именно предметъ подвѣшивался на цѣпочку, неизвѣстно, а въ кладѣ никакихъ показаній не имѣлось, и если теперь въ Минцъ-Кабинетѣ ниткою подвѣшена къ цѣпочкѣ найденная (№ 2321) въ кладѣ звѣзда, то сдѣлано это по (неудачной) догадкѣ хранителя. Эта звѣзда (таб. XV, 6, 17) могла бы служить отборнымъ образивемы типа этого рода украшеній, если бы лучше сохранилась: въ ней недостаетъ верхняго коромысла, и потому способъ ея подвѣшиванія остается неизвѣстнымъ. По своимъ малымъ размѣрамъ (едва 0,04 м. въ попер.), звѣзда настолько подробно передаетъ всѣ детали, нами находимыя въ крупныхъ образцахъ изъ серебра, что, очевидно, воспроизводитъ типъ, такъ сказать, изъ первыхъ рукъ, начипая отъ пупырчатыхъ кистей и кончая пуговками, которыми прошивалась сперва металлическая накладка къ кистямъ, а затѣмъ имитировалась работа (раѕзешентеге). Характерно и то обстоятельство, что эта звѣздочка оказалась въ владѣ одна.

Далье, въ томъ же кладъ нашлось (неполное?) золотое ожерелье, состоящее изъ поперемъннаго (XV, 7—8) набора бусинъ, въ формъ полыхъ боченочковъ, украшенныхъ ложками, и семи подвъсокъ, имъющихъ видъ опущеннаго къ пизу цвътка (XV, 3) лиліи, который выполненъ сперва на золотомъ листъ чеканомъ и затьмъ изъ него выръзанъ, работы, поэтому, довольно грубой; острые края выръзанныхъ цвътковъ должны были бы ръзать шею, почему можно думать, что ожерелье носилось поверхъ ворота или матеріи вообще.

Наконець, кладъ усадьбы Лъскова представиль 30 экземпляровъ извъстныхъ уже золотыхъ (XV, 9, 10, 11) скобочекъ, и притомъ, очевидно, мы имъемъ здъсь если не полный паборъ (для неизвъстной намъ, однако, вещи), то всъ существенныя части его, и потому могли бы проэктироватъ реставрацію предмета, если бы мы знали этотъ предметъ. Но, очевидно, пока раскопки не укажутъ точнаго факта приложенія этихъ скобочекъ къ убору, мы останемся при гаданіяхъ и описаніяхъ ихъ внѣшняго вида. Такъ напр. можно сказать, что подборъ скобочекъ содержитъ здъсь, повидимому, всъ существенныя части, на томъ именно основаніи, что мы находимъ четыре скобочки (XV, 16) съ покрышкою ихъ полаго бока, и притомъ опъ составляютъ по расположенію двѣ пары, т. е. если всѣ скобочки подѣлить на два ряда, то эти четыре помъстятся по концамъ этихъ рядовъ. А такъ какъ указанная покрышка украшена эмалью и, стало быть, помъщалась на лицо, то естественно думать, что подборъ скобочекъ назначался для парнаго украшенія, напр. плечъ, рукъ и пр., а по пашему предположенію, для обложки или окаймленія ворота, обшлага, косы и т. под.

Кіевскій кладъ у Чайновскаго.

Въ 1876 году, 13 Апреля, во время землекопныхъ работь въ усадьбе Юліана Чайковскаго въ Кіеве, въ Старомъ городе, по Рейтарской улице, пайденъ былъ въ земле замечательный кладъ 1) изъ серебряныхъ и золотыхъ предметовъ древности въ одномъ

¹) См. Дъло Имп. Арх. Комм. за № 10, 1876 года.

мъсть усадьбы, а въ другомъ разныя жельзныя вещи и предметы, какъ то: языкъ отъ колокола, ножъ, кусокъ удиль, кусокъ серпа, рыхва отъ колеса, сапожная подкова, засовъ, также свинцовыя пули и пр., очевидно, не имъвшія ничего общаго съ самимъ кладомъ древпостей 1). Но собственный кладъ принадлежить къ числу замѣчательныхъ по богатству и можно пожальть, что и онъ быль постигнуть обычною судьбою русскихъ древностей: изъ 17 нумеровъ клада только 7 поступили, путемъ продажи, въ частныя руки, а отъ нихъ частію въ общественные музеи 2), прочіе же сплавлены. На основаніи приложенной къ дѣлу описи, мы можемъ, конечно, сказать, что большинство ихъ относилось къ разряду золотыхъ и серебряныхъ серегъ обыкновеннаго кіевскаго типа, не составляющихъ вообще редкости, однако, тамъ была и пара золотыхъ сережныхъ подвесокъ въ форме выпуклыхъ лушниць, но неизвъстно, была ли она украшена эмалью. Изъ уцълъвшихъ вещей наиболве замвчательны двв серебряныхъ чашки, на ножкахъ, одна съ латинскою надписью з); далье, двъ пары браслетовъ изъ плетенныхъ жгутовъ, которыхъ сбитые концы впаяны въ наглавники, одиннадцать серегъ кіевскаго типа серебряныхъ съ тремя бусинами и наконецъ, одна пара серебряныхъ лунницъ подвёсныхъ и выпуклыхъ, съ ажурнымъ бордюромъ и изображеніями (гравированными, съ чернью) птицъ въ извёстной схемв.

Въ замѣчательномъ кладѣ \*) находки 1880 года (табл. I и II) въ Кіевѣ, по Большой Житомірской улицѣ, близь дома генерала Кувшинова, открытомъ при копаніи водопроводной канавы, на глубинѣ 2¹/² аршинъ, оказалось: золотыхъ вещей: три большихъ выпуклыхъ и подвѣсныхъ медальона въ оправѣ и съ эмалевыми изображеніями ликовъ Деисуса (описаны особо ниже), пѣпь изъ 20 выпуклыхъ бляшекъ съ эмалевыми фигурками птицъ, пара подвѣсныхъ серегъ съ эмалевыми изображеніями двухъ Сириновъ, три пуговки съ эмалевыми же птицами, пара серегь съ тремя бусинами, двѣ подобныхъ серьги отъ разныхъ паръ; три скобочки, одна изъ нихъ съ эмалевымъ щиткомъ, и три ажурныхъ бусины, очевидно, назначавшіяся для цѣпочки, или снура, на которомъ были носимы упомянутые три медальона, которые ими раздѣлялись общепринятымъ способомъ.

Серьги—колты кіевскаго клада съ Б. Житомірской улицы (ІІ, 9, 10) представляють во всёхъ отношеніяхъ блестящую, съ технической стороны, работу русскаго эмальера. Раковины отличаются большою выпуклостью и имёють большой размёръ—0,056 м., отлично сохранились, и даже эмаль мало окисла, вовсе не поблекла, что должно приписать хорошей полировкв. По каемкв вокругъ раковинъ сохранились и четыре скобочки, отъ опоясывавшей серьги жемчужной нити.

Съ лицевой стороны серегъ изображены Сирины попарно, задомъ другъ къ другу, но

Кіевскій кладъ 1880 г.

<sup>1)</sup> См. въ описи №№ 1—17—вещи клада и 18—28—вещи другой находки: эти последнія были потомъ владельцемъ уничтожены.

<sup>2)</sup> А. В. Звенигородскаго и отъ него въ Музей Школы Штиглица въ С.-Петербургъ.

<sup>3)</sup> Esto memor+qui reficis ven-ere oro pauperis. См. В. Б. Антоновича 1, с. стр. 38.

<sup>4)</sup> См. Дило Имп. Археологической Коммиссіи за № 12, 1880 года. Въ волотыхъ вещахъ клада въсу было 89 вол. 36 д., въ серебряныхъ слиткахъ 12 ф.—90 вол. 78 д. За кладъ назначено къ выдачъ находчику крестьянину Попову 2000 рублей, но Кіевская Дума вытребовала въ свою польву половину этой суммы, на правахъ собственника городской земли.

повернувъ голову ен face, по сторонамъ кружочка, въ которомъ, на подобіе цвѣтка, исполнена византійская пальметка, съ лилією вм'єсто листка пальмы, и красною почкою цв'єтка. Головы Сириновъ окружены нимбами, согласно священному значенію райской птицы, темносиняго, почти темнолиловаго цвъта, въ краспой каймъ. На головахъ Сириповъ вънцы условной формы съ зеленымъ околышемъ и красною тульею, съ краснымъ же камнемъ надъ лбомъ. Кудрявые темнокаштановые волосы обрамляють строгій и красивый, чисто византійскій типь, съ тонкимъ носомъ, малыми губами и высокоподнятыми дугою черными бровями. Тъло чудной птицы синяго цвъта съ бълыми перушками у шейки и на груди, которыя выражены жемчужными поясками, спабжено пышнымъ, тройнымъ, какъ бы павлинымъ хвостомъ, синяго и изумруднаго цвъта (красныя коймы съ объихъ сторонъ хвоста врядъ ли относятся къ цвътамъ оперенія, какь и койма съ лівой стороны тіла, а скоріве представляеть обычную полоску, отдівляющую золотой ленточный контурь фигуры оть края лоточка). Ножки красныя и большія сохраняють голубиный типъ. На оборотв въ кругу (не особенно кругломъ), по синему фону вписана геометрическая четверочастная фигура съ бълыми лилейными разводами, красными почками и ярко зеленымъ полемъ внутри. По сторонамъ кружка два сегмента представляютъ по синему полю акантовый разводь одной бёлой вётки съ красными почками. Внизу отръзокъ въ видъ треугольника съ городчатымъ рисункомъ.

Въ кладъ съ Житомірской улицы сохранились также, въ видъ исключенія, три золотыхъ эмалевыхъ пуговицы, 0,025 м. въ поперечникъ. Примъсь къ золоту серебра такъ велика, что исподъ пуговицъ имъетъ видъ окисленнаго серебра, а вокругъ фигуръ снаружи образовался накинъвшій окисью ободокъ, какъ будто серебряный (по всей въроятности, окаймявшая всю эмаль ленточка была съ сильнымъ аллыяжемъ и отъ сосъдства металлическихъ окисей разложилась и разбухла). Каждая пуговка имъетъ по загнутымъ краямъ нъсколько дырочекъ для пришиванія; на пуговицахъ изображены птицы—тъже голуби съ загнутымъ къ верху хвостомъ, но тяжелаго, неуклюжаго рисунка, а также линейная пальметка, сохранив-шаяся въ одномъ экземпляръ, того же типа, что на цъпи.

Въ томъ же кладъ нашлось пятнадцать золотыхъ сережекъ такъ наз. Кіевскаго типа: изъ нихъ четыре пары, и семь разбитыхъ отъ паръ. Между этими семью двъ заслуживаютъ вниманія: одна съ тремя ажурными бусинами, особенно большаго размѣра, и одна съ тремя же такъ наз. пупырчатыми бусинами (подобіе шерстяныхъ, обтянутыхъ бисеромъ басоновъ). Всѣ прочіе не даютъ ничего новаго противъ подбора типовъ въ кладъ Есикорскаго.

Въ Кіевскомъ кладъ съ Б. Житомірской улицы встръчены три загадочныя скобочки изъ золота, выгнутыя полукругомъ и снабженныя на одной сторопъ шарниромъ для продъванія проволоки, а на другомъ концъ, па мъсть язычка, двумя дырочками для пришиванія. Во вста кладахъ эти предметы совершенно тождественны и не разнятся даже орнаментацією: тъже три, припаянные вдоль скобочки, перловые штабики и тотъ же щитокъ съ эмалевымъ полукругомъ на немногихъ скобочкахъ, очевидно, образующихъ концы въ серіи этихъ скобочкъ.

Еще одна догадка, какую мы можемъ пока сдѣлать относительно употребленія этихъ скобочекъ, будеть относиться къ головному убору. Уже въ VI вѣкѣ въ Византіи возобладали принятые отъ Рима сложные и тяжелые головные уборы женщинъ: мы видимъ на извѣстной равениской мозаикѣ съ изображеніемъ Өеодоры и мозаикахъ ц. Св. Аполлинарія Новаго, какъ, кромѣ искусственно переложенныхъ по головѣ косъ, уборъ осложнялся необходимостью для замужнихъ женщипъ покрывать эту прическу покрывалами изъ тонкихъ восточныхъ матерій. На этихъ мозаикахъ можно видѣть, какъ каждая коса на головѣ, особенно та, которая шла надо лбомъ, особо окутывалась этою матеріею, и потому очевидно, для этого должны были существовать перевязи изъ жемчужныхъ нитей или даже металлическія скобочки. Подобныя приспособленія замѣтны на рисункѣ и перешли въ орнаментацію самыхъ покрывалъ. Чѣмъ далѣе въ Византіи, тѣмъ болѣе форма осложнялась, пикогда не исчезая, и потому понятно, что съ переносомъ византійскихъ модъ въ древнюю Россію, мы встрѣчаемъ напр. переложеніе главной косы черезъ всю голову посрединѣ 1).

Въ кладъ по Житомірской улицъ, 1880 года, замъчателенъ и церковный водолей или рукомойникъ (aquamanile) (рис. 78) изъ сильно окисленной бронзы, въ формъ барана (какъ условнаго образа зодіака для Водолея), на спин' котораго, вспрыгнувшій на нее и перегнувшійся всёмъ тъломъ, драконъ образуетъ ручку сосуда. Фигура покрыта сплошь окисью, имъющей мъстами видъ патины, містами же пузырчатой накипи, которая тогда совсімь закрываеть тонкую, хотя сухую и ремесленную работу ръзцомъ и тщательную отдълку деталей. Общая композиція подавшейся впередъ и какъ бы приготовившейся къ прыжку фигуры захваченнаго въ расплохъ животнаго не лишена жизни, но, видимо, скопирована съ лучшаго оригинала. Намфренно усилейная стильность, сказывающаяся въ непомерно широкомъ переде и узкомъ заде, также отвечаеть копін, которая воспроизводить натуралистическіе типы древняго восточнаго искусства. Въ изгибъ дракона, вдънившагося въ шею барана, видна ярость и эластичность гада, хотя хвость его оканчивается условною пальметкою. Волосы на головь и вокругь глазь раздыланы мелкими штрихами или черточками. Отъ крышечки, замыкавшей треугольное отверстіе въ головъ животнаго, сохранился только шарниръ: конецъ выводной трубочки во рту сбитъ. Наиболъе важныя данныя открываются, при сравненіи фигуры этого рукомойника съ средневъковыми бронзовыми сосудами этого рода, вышедшими изъ мастерскихъ Баваріи, въ эпоху съ конца XI-го по XIV вък включительно, и представленными ныи въ значительномъ числъ въ европейскихъ музеяхъ 2). Что основной типъ этихъ фигурныхъ сосудовъ въ видъ льва, оленя, грифона, сфинкса, сирены, также всадника, коннаго воина и пр., идеть съ Востока, а именно изъ Персіи,

<sup>1)</sup> См. рис. въ изображени Св. Варвары на сер. братинъ XV въка въ Древностяхъ Россійскаго Государства, отд. І, рис. 45; рисуновъ отнесенъ Костомаровымъ въ типамъ XII—XIII въковъ въ Русскихъ Историческихъ одеждахъ Стрекалова, СПБ. 1877, стр. 17, рис. 18, таблица 17.

<sup>2)</sup> Labarte, Histoire des arts industriels, 1864, I р. 353. Сосуды наъ быв. колл. Бавилевскаго въ Средневък. Отд. Эрмитажа, см. составленный мною Указатель 1891 года, XII-й заль эмалей, № 3, 4, 38, 48, 53, 56, 57, стр. 227—8. См. также три рисунка подобныхъ водолеевъ въ изд. Norske Voegtlodder fra fiortende Aarhundrede. Af. Holmboe. Извл. изъ Videusk. Selsk. Forhandlinger for 1869. Ворсо, Спвериыя древности музея въ Копенгатель. СПБ. 1861, рис. 535—6.

и уже черезъ Византію распространился по южной Европѣ, въ томъ нельзя сомнѣваться нынѣ, на основаніи находокъ Кавказа и Крыма и характерныхъ особенностей стиля. Къ сожалѣпію, находки византійскаго Херсона ограпичиваются пока глиняными рукомойниками, и то въ обломкахъ. Недалекое будущее представитъ, конечно, рядъ находокъ подобнаго рода изъ бронзы на



Рис. 78.

Кавказѣ и христіанскомъ Востокѣ, и пока простое сличеніе нашей фигуры кіевскаго клада съ средневѣковыми, грубыми и неуклюже дѣтскими копіями, достаточно, чтобы указать въ нашей фигурѣ ихъ оригиналь, оче́видно, восточнаго производства.

Данный сосудь весьма подтверждаеть церковное происхождение всего клада, такъ какъ малый размѣръ сосуда наиболѣе отвѣчаетъ потребностямъ церковнаго «водолея», а пе домашняго рукомойника. И вообще, гдѣ ни встрѣчались подобные сосуды, ихъ церковное происхожденіе открывалось всякими прямыми и побочными обстоятельствами.

Къ 1882 году относится находка <sup>1</sup>) въ окрестностяхъ Десятинной церкви, въ усадьбъ б. Климовича (нынъ кн. Трубецкаго, Кривцова и Агъєва), гдъ были раскрыты и осмотръны древніе фундаменты неизвъстнаго каменнаго зданія извъстнымъ собирателемъ древностей А. В. Звенигородскимъ. Во время этихъ расконокъ и ранъе найдено было множество древнихъ предметовъ, а именно: обломки штукатурки, покрытой фресками, зерна мусіи (мозаическіе кубики), два золотыхъ перстня; серебряные предметы: восемь серегъ кіевскаго типа, пряжка и цъпочка, жельзная булавка въ серебряной отдълкъ, шесть монетныхъ гривенъ кіевскаго типа, обломки бронзовыхъ бляхъ и ръшетокъ и пр., что уже не подходить къ обычнымъ предметамъ кладовъ, но составляетъ находки городищъ, а на этомъ именно мъстъ, на основаніи лътописныхъ текстовь, предполагаютъ въ древности существованіе княжескаго терема.

Въ 1883 году въ Каневскомъ увздв Кіевской губ., въ Мироновскомъ у. фольваркв найденъ быль большой кладъ.

Кладъ, открытый въ 1883 г. на погостѣ собора въ г. Черниговѣ (табл. XIII), значительно дополняетъ извѣстные намъ кіевскіе типы, такъ какъ принадлежащая къ кладу пара сережныхъ подвѣсокъ составляетъ, вмѣстѣ съ другою Черниговскою-же парою, ближайшій варіантъ основнаго византійскаго типа. Кладъ, явно, сборный, и хотя доставленъ въ Арх. Коммиссію прямо соборною ризницею, однако, очевидно, не полонъ и лишенъ, въ теперешнемъ видѣ, той цѣльности предметовъ, которая необходима для ихъ критики.

Такъ, мы имѣемъ въ этомъ кладѣ два обрывка толстыхъ цѣпей изъ серебра, но не имѣемъ предметовъ, которые были на нихъ подвѣшены. Всѣ шесть серегъ разнятся другъ отъ друга не только орнаментацією бусъ, но и размѣрами, такъ что, очевидно, не даютъ ни одной пары. Наконецъ, въ кладѣ сохрапились почему-то одна шиферная пряслица и кусокъ серебряной проволоки, согнутой крючкомъ.

Изъ вещей только пара сережных подвѣсокъ и отчасти серебряныя цѣпи имѣютъ значеніе. А именно: сережныя подвѣски этого клада вмѣстѣ съ парою серегъ, находящеюся въ Эрмитажѣ (табл. X) и предполагаемой также Черниговскаго происхожденія, могутъ быть пеносредственно сравниваемы съ прототиномъ, нами открываемымъ въ внзантійскихъ серьгахъ собранія И. П. Балашова (табл. XIV). Серьга представляетъ, однако, уже не раковнику, по пѣчто въ родѣ карманныхъ часовъ, линзы: вмѣсто колодочки, здѣсь ямѣемъ внутренній кружокъ, или корпусъ,
украшенный на обѣихъ сторонахъ повышенною эмалевою бляшкою посреди. Эмаль на той и
другой сторонѣ только декоративная: внутри краснаго бордюра бирюзовая пальметка съ пятичастною лилейною верхушкою на синемъ полѣ. Кругомъ выпуклаго медальона широкая
кайма назначалась для низки жемчуга, которая и сохранилась, кстати, на одномъ экземплярѣ.
Вторая кайма уже украшена подобіемъ жемчужной назки, выполненнымъ въ золотѣ чеканомъ. Наконецъ, внѣшній бордюрь представляеть рядъ насаженныхъ вокругъ серьги
жемчужныхъ маковокъ, но на этотъ разъ не на спенькахъ, а на самой зубчатой каймѣ,
которой кончается листъ, покрывающій, такъ сказать, серьгу съ каждой стороны, такъ что

1.

<sup>1)</sup> В. Б. Антоновича Арх. карта Кіевской губернін, стр. 34.

фестончатыя или зубчатыя вырѣзки листа по двое сведены подъ одну шапочку, какъ-бы подъ головку гриба. Сообразно съ круглою формою серьги, дужка вышла уже не такою плоскою, а выше обыкновенной, и вся серьга наиболѣе походить на такъ наз. панагію.

Въ 1885 году въ Васильковѣ найденъ кладъ изъ золотыхъ слитковъ (монетныхъ гривенъ?) и золотыя серьги; онѣ были проданы евреямъ ¹).

Кладъ (таблица XI), найденный въ городъ Черниговъ, на Александровской площади, особенно замъчателенъ золотымъ ожерельемъ и парою золотыхъ серегъ колтовъ; большинство прочихъ предметовъ клада мало даютъ новаго. Изъ нихъ одна створка серебрянаго браслета (въ шир. 0,04), въ видъ широкой лепты, хотя разрушена отъ сильной окиси, сохранила еще въ одной арочкъ грифона, въ другой символическій узелъ и маленькіе узлы въ арочныхъ тимпанахъ. Толстая серебряная цъпь является въ кладъ только въ видъ обрывка. Въ кладъ дошло также шесть шиферныхъ пряслицъ, изъ которыхъ двъ покрыты ръзными знаками, напоминающими буквы.

Но болѣе замѣчательны 13 оригинальныхъ дутыхъ бляшекъ, т. е. сдѣланныхъ изъ тонкаго листоваго золота и внутри полыхъ, имѣющихъ форму плоскихъ валиковъ, длиною 0,017 м. и шириною пол-сантиметра, съ прицаяннымъ снизу донышкомъ изъ листа; каждый валикъ орнаментированъ по концамъ рубчиками, какъ бы отъ перетяжки матерчатой подушечки, а по краямъ снабженъ тремя дырочками для продѣванія нитей, на которыхъ должно держаться затѣмъ все ожерелье. Такого рода подвижныя и слегка звенящія ожерелья особенно часто встрѣчаются въ позднѣйшихъ суздальскихъ кладахъ, но тамъ валики бываютъ всегда сдѣланы изъ серебра и крупнѣе размѣрами. Настоящій кладъ единственный, въ которомъ этотъ паборъ выполненъ изъ золота, и такъ какъ этого рода ожерелья стоятъ очень близко къ своему оригиналу, то отсюда понятенъ интересъ предметовъ.

Пара сереть — колтовъ Черниговскаго клада замѣчательна уже своими размѣрами: это самыя маленькія серьги этого типа: всего 0,037 м. въ ширину и 0,032 въ вертикальномъ поперечникъ. Серьги значительно пострадали, и оборотная дощечка одной провалилась, но дужки, ихъ шарниры и скобочки для жемчуга сохранились, а цвѣта эмали почти не измѣнились. Это послѣднее обстоятельство тѣмъ для нашихъ вещей важнѣе, что мы можемъ легко и неопровержимо доказать ихъ русское происхожденіе, на основаніи тѣхъ особенныхъ ошибокъ въ драпировкѣ одеждъ, которыя не возможны и никогда не встрѣчаются въ настоящихъ византійскихъ произведеніяхъ.

На лицевой сторонѣ серегъ изображены двое святыхъ мучениковъ, близкаго, почти тождественнаго рисунка: оба въ юномъ возрастѣ, съ кудрявыми волосами, падающими на шею,
и перевязанными у одного на макушкѣ золотымъ шнуромъ, оба въ богатыхъ и пестро-украшенныхъ патриціанскихъ одеждахъ, оба держатъ въ правой рукѣ крестъ, тогда какъ лѣвая
рука предполагается спрятанною подъ мантію; разнятся по рисунку развѣ лишь кресты, да
и то только тѣмъ, что одинъ повыше и лучше выполненъ, и вышивки на одеждахъ иначе

<sup>1)</sup> В. Б. Антоновича Карта Кіев. 196. стр. 45.

расположены. Такимъ образомъ, и въ самомъ тождествѣ святыхъ мучениковъ,—кто бы они ни были: Георгій и Димитрій, или же Борисъ и Глѣбъ,—нельзя не усмотрѣть извѣстной небрежности мастера: Грекъ эмальеръ—всегда отличилъ бы прическою и даже чертами лица Георгія и Димитрія, а для русскаго мастера было обязательно сохранить типическія черты Бориса, болѣе мужественнаго, и Глѣба, болѣе юпаго: эти черты смѣшиваются развѣ на шитъѣ жемчугомъ и шелками, но сохраняются даже эмалями, какъ можно видѣть на Рязанскихъ бармахъ.

А такъ какъ въ данномъ случав нетъ отличительныхъ для Бориса и Глеба шанокъ, то остается принять фигуру мучениковъ по-грудь за изображенія великомучениковъ Георгія и Димитрія, которые и на византійскихъ эмаляхъ отличены бывають такою же патриціанскою одеждою 1). Эта одежда есть мятль, мантія или хламида, накинутая съ лѣваго плеча и застегнутая на правомъ, что на нашихъ эмаляхъ выполнено очень посредственно и неясно, а фибулы и вовсе неть. Далее, плащь здёсь бёлаго цвёта, и хотя намь такія мантіи извъстны, но именно у Георгія и Димитрія никогда не встръчаются, да и вообще неизвъстны на памятникахъ византійскаго искусства, и мы не можемъ объяснить себі этого цвіта, принятаго эмальеромъ, иначе, какъ темъ, что у него не хватало красокъ, напр. не было краски для хрома, золота, и пр. Украшенія этого мятля обычно принятыя: это тіже красные и зеленые листья илюща, условно представияемаго въ видѣ какихъ-то сердечекъ и образовавшаго потомъ въ картахъ керы или черви и пики или вини, которыя намъ извъстны на византійскихь одеждахь, получившихь потому и прозваніе. Въ данномъ случав рисунокъ листьевь окончательно искажень, а цвёть иныхъ сталь пепельно-голубымь, равно какъ точки или кружочки, долженствующіе представлять жемчугь, стали красными. Но болве всего отступленій замічается въ крупной нашивкі на плечі, въ виді краснаго круга съ вписаннымъ въ него городчатымъ крестомъ: эта нашивка опустилась къ самому локтю. Далее, обычный табліонъ на краю мантіп, приходящійся всегда на груди подъ застежкою, здёсь попаль на правое плечо и имветь странный видь: вмвсто золотаго четыреугольника бълый въ красныхъ коймахъ, имъющихъ видъ жезловъ, а сверху синій треугольный щипедъ придаетъ всему видъ какого то трона. Наконедъ, мантія не имбеть краевъ, настолько, что белая эмаль не отделена отъ синей-цвёта хитона, и слилась съ нею, и хотя эмальеръ воспользовался крестомъ, какъ предальною чертою, до которой онъ насыпаль балаго порошку, но, видимо, самъ не понималь рисунка и не зналь, гдт и какъ закончить пространство белой эмали, слепо копируя дурной, в роятно, разрушенный или выцвытий оригиналь. Важно, что совершенно тыже ошибки и таже нельность рисунка повторены на обоихъ экземплярахъ. Рукавъ правой руки оказался зеленымь, бирюзоваго цвёта, вёроятно потому, что должень представлять собою рубашку— ὑποχαμίσιον: вмёсто волотаго наруча— здёсь красный, и за нимъ могла быть видна подъ хитономъ часть рубашки, но здёсь зеленый цвёть, хотя подрёзань снизу, для того, чтобы какъ будто, показать, что рукавъ рубашки узкій (какъ и правильно должно быть), всетаки протянуть до конца, а не обрезань широкимь рукавомъ хитона.

<sup>1)</sup> См. Византійскія эмали, собраніе А. В. Звеннгородскаго, рисунки на таблицахъ.

По сторонамъ святыхъ два отръзка вънчика украшены по синему полю городчатыми крестами-бѣлыми и красными. На оборотѣ тѣже части вѣнчика, а въ срединѣ межь нихъ грубо, хотя пышно, переданная лилейная пальметка: условная схема цвътка полевой лиліи, пышно распускающагося на сухой степи крина, здёсь превратилась уже въ искусственное, фантастическое дерево: земля синяго цвъта покрыта городчатыми крестами, какъ бы мозаическій поль, и на немь синій толстый стволь сь двумя перекрученными вътками, тоже толстыми и тоже синими, такъ какъ синій цвёть здёсь вмёсто зеленаго, а вётки вмёсто акантовыхъ листьевь. Въ данномъ случав, внутри синихъ стволовъ, вътки исполнены бълою эмалью, согласно съ манерою поздневизантійскаго искусства, которыя всі блики и всі освіщенныя части, равно коймы, края и пр. делала белилами, и представляла белыми въ эмали; въ средип'в растенія круглый бутонъ-бывшая красная почка-превратилась теперь въ сложный типъ зеленой и бълой сердцевины съ разводами усиковъ и красными ягодками. Такимъ образомъ, изъ основнаго реальнаго типа византійское искусство выработало орнаментальную схему: этоть орнаменть, не понятый, искаженный въ преувеличенной передачь, разросся въ ньчто монструозное, сталь фантастическимь, волшебнымь, или, какъ говорили въ старину-мысленнымъ, т. е. духовнымъ. Повторилась, стало быть, обычная исторія въ переході византійскаго тина въ народныя производства средневъковаго, такъ наз. романскаго періода: и то, что прежде считалось измышленіемъ поэтическаго генія свіжихъ народностей, миномъ, является въ анализъ намятниковъ не болъе какъ игрушкою, которая, отъ забвенія стала символомъ и даже предметомъ страха-таинственнымъ знакомъ, талисманомъ.

Кіевскій кладъ ус. Есикорскаго. Въ 1885 году, въ томъ же Кіевѣ, въ Старокіевскомъ участкѣ, по Троицкому переулку, противъ соборнаго дома при Софійскомъ соборѣ, въ усадьбѣ Д. С. С. М. Есикорскаго, при рытьи фундамента, найденъ былъ замѣчательный кладъ, положенный въ глипяный (рис. 79) горшокъ, съ ручкою, прикрытый сверху небольшимъ (рис. 80) глинянымъ же ковшомъ. Кладъ этотъ, при самомъ появленіи своемъ на свѣтъ, обратилъ на себя вниманіе мѣстныхъ интеллигентныхъ лицъ, приложившихъ свое стараніе къ его сохраненію въ совершенной полнотѣ и томъ состояніи, какъ онъ былъ найденъ, а затѣмъ, благодаря своевременнымъ хлопотамъ и усиліямъ Археологической Коммиссіи и щедрому вознагражденію, за него предложенному, пріобрѣтенъ для Императорскаго Эрмитажа, гдѣ въ настоящее время и сохраняется въ Средневѣковомъ Отдѣленіи.

Въ кладѣ (таблицы III—V) оказалось: 1) девять серебряныхъ слитковъ (III, 10) или гривенъ; 2) два заржавленныхъ желѣзныхъ замка; къ одному изъ нихъ (V, 15) приржавѣли восемь серебряныхъ полуцелиндрическихъ колодочекъ отъ ожерелья, и кусочекъ ткани; 3) двѣ серебряныхъ (III, 5, 6) сережныхъ подвѣски, украшенныя орнаментами чернью, съ кусками цѣпочки; 4) сорокъ пять серебряныхъ колодочекъ (III, 1), изъ нихъ пять поломанныхъ, отъ мониста; 5) двѣ золотыхъ сережныхъ (III, 2, 3) подвѣски съ эмалевыми изображеніями птицы Сиринъ; 6) шейный серебряный (V, 10) обручъ; 7) три серебряныхъ (V, 9) браслета; 8) тридцать золотыхъ сережекъ (IV) изъ проволоки съ насаженными (по три) ажурными и дутыми

бусинами; 9) одна электровая сережная подвъска; 10) двѣнадцать колечекъ (Ш, 4) изъ золотой проволоки; 11) одно колечко изъ электровой проволоки; 12) одинь золотой перстень (V, 3) съ аметистомъ; 13) одно золотое (V, 14) кольдо, не спаянное, безъ гнёзда; 14) семь (V, 2-8) серебряныхъ перстней; 15) два наконечника (V, 11-12) отъ маленькаго ножа; 16) одна пряслица (V, 16) сь надписью (найдена особо отъ клада); 17) двадцать одна серебряная серьга; 18) двѣ серебряныхъ серьги, поломанныхъ; 19) обломки



Рис. 79. Горшокъ съ кладомъ 1885 г. въ усадьбъ Есикорскаго.

оть серебряныхь серегь (дужка и бусы); 20) волось (между стеклами); 21) остатки матерін и галуна; 22) одинь цёлый изразець жженой глины и куски другихь, найденные особо оть клада, и 23) глиняный горшокь, съ крышкою, въ которомь кладъ быль найдень.

Самый горшокъ, содержавшій въ себѣ древности, и ковшъ, его покрывавшій, крайне грубой работы, лѣплены изъ сырой глины, и имѣютъ толстыя стѣнки, но сдѣланы на кружалѣ. Первый украшень подъ шейкою двумя рядами тройныхъ перепоясокъ какъ бы лыкомъ и коемкою изъ ямокъ, подражающихъ опояскамъ изъ раковинъ—извѣстное украшеніе профилактическаго характера въ простѣйшемъ гончарствѣ; горшокъ принадлежитъ къ кухопной утвари. Болѣе тонкаго рисунка второй сосудъ—ковшъ, съ профилемъ въ формѣ такъ называемаго гуська. Помѣщеніе клада въ этой утвари, быть можетъ, указываетъ косвенно на тревожныя времена, когда кладъ быль зарытъ наскоро, т. е., по всей вѣроятности, па эпоху нашествія Монголовъ.

Тревожными обстоятельствами, сопровождавшими зарытіе клада, объясняется находка въ горшкѣ обломковъ большаго сосуда, изъ тонкой бронзы и особенно остатковъ льняной матеріи, хотя сильно сотлѣвшей и принявшей отъ желѣзной ржавчины бурый цвѣтъ, но съ



Рис. 80. Покрышка отъ горшка того же клада 1885 г.

сохранившимися еще въ матеріи и протканными въ ней золотыми нитями въ обрывкахъ, что указываетъ на дорогой кусокъ. Появленіе этого куска въ горшкѣ легко объясняется желаніемъ заверпуть въ него тѣ или другія особенно драгоцѣнныя вещи.

Труднъе объяснить появление въ кладъ разрушенныхъ и скипъвшихся отъ ржавчины двухъ желъзныхъ висячихъ замочковъ: одного побольше и другаго вдвое меньше, длиною 0,04 м.; на большомъ прикипълъ указанный кусокъ матеріи и восемь штукъ серебряныхъ полуцилиндриковъ, о которыхъ скажемъ ниже. Очевидно, прежде всего, что этотъ замочекъ не былъ взять для запора и между тъмъ не могъ принадлежать къ числу вещей, настолько дорогихъ и необыкновенныхъ, чтобы попасть въ кладъ, а также замокъ не можетъ представлять собою и такой вещи, которая сама, такъ сказать, попадаетъ подъ руку и можетъ случайно попасть въ кладъ.

Повидимому, мы должны объяснять себъ появленіе этого замка въ кладъ суевърною





Рис. 81. Ножевый черенокъ изъ клада Есякорскаго.

связью *замка* съ *кладомъ*, явившеюся въ народныхъ върованіяхъ въ самую древивищую пору ознакомленія съ этимъ инструментомъ.

Далье, въ качествъ обломковъ, хотя серебра, въ кладъ попали четыре куска серебряной оправы черенка отъ ножика, который, можетъ быть, и находился въ кладъ, но разсыпался отъ ржав-

чины. Черенокъ былъ превосходно выполненъ по гранямъ топкою орнаментовкою такъ называемаго романскаго стиля: по лицевой сторонъ плетеніями ленточными съ птицами, на исподъ ръшетчатымъ рисункомъ. Птицы геральдическаго типа, или клюютъ вътви растеній, переплетающихся вокругъ, пли стоятъ попарно—по концамъ черенка—связанные между собою развътвленіями своихъ хвостовъ, образующими посреди птицъ поднимающуюся вверхъ декоративную пальметку или лилію. Пальметка дана здъсь въ обычной сухой византійской формъ.

Болье интереса представляеть лилія или такъ называемый кринт сельный, т. е. полевая или степпая лилія, растеніе, столь обычное во всей Сиріи и усвоенное византійскимъ искусствомъ съ Востока. Здѣсь, виѣсто обычной схемы въ видѣ острія копья съ отогнутыми завитками (ср. также рисунокъ на серьгѣ изъ Льгова), находимъ сложную фигуру, которая напоминаеть подобныя монограммы на датскихъ и англо-саксонскихъ монетахъ XII вѣка, равно какъ и фигуру загадочнаго знака на монетахъ Кіевскаго великаго княженія.

Наконецъ, въ кладѣ оказались девять (т. наз. кіевскихъ) серебряныхъ гривенъ или рублей, вѣсомъ въ 3<sup>1</sup>/4 фунта, каждая вѣсомъ около 36 зол., т. е. половины византійскаго фунта, вѣсившаго 76 вол.

Сверхъ того, также въ качествъ денежныхъ знаковъ и, слъдовательно, скопленнаго капитала, 12 колечекъ изъ золотой проволоки, върнъе кусковъ (опредъленнаго въса) золотой проволоки, согнутыхъ, для удобства, кольцомъ, по не образующихъ кольца (и потому полу-

чившихъ въ археологіи совершенно неумѣстпое и певѣрное названіе спиралей), одно колечко электровое и одно изъ серебряной проволоки. Къ сожалѣнію, мы не зпаемъ древняго названія этихъ знаковъ.

Единственный перстень изъ золота, найденный въ кладъ, относится къ числу базарныхъ продуктовъ: на колечкъ изъ тонкой проволоки въ гладкомъ гнъздъ вставленъ яхонтъ слаборозоваго цвъта.

Волье интереса представляють семь серебряныхь перстней, очевидно, бывшихь въ употреблении и даже служившихь своими печатками, такъ какъ нѣкоторыя изъ нихъ сильно стерты. Всъ перстни состоять изъ широкаго колечка, или въ видъ гладкой лепты, или ажурнаго, или даже расчлененнаго на три лапки; на кольцъ укръплена печатка въ видъ особой прямоугольной пластинки или щитка, на которомъ въ формъ ромба или крестообразной фигурки устроено поле для печатки, новышенное и гладкое. Углы вокругъ ромба или креста

заполнены византійскими разводами вглубь, наполненными чернью.

На одной печаткѣ вырѣзанъ вглубь идущій левъ съ поднятою правою лапою и причудливо закинутымъ хвостомъ (типъ этотъ встрѣчается и на монетахъ); полукруглыя поля внѣ печатки орнаментированы вѣткою аканеа. На другихъ печаткахъ вырѣзанъ



Рис. 82. Прислица изъ клада Есикорскаго.

исключительно, крестъ, или его схема въ декоративной рѣзьбѣ вглубь, дающей отпечатокъ.

Одна встрѣченная въ кладѣ Есикорскаго каменная пряслица (рис. 82) изъ краснаго шифера, очевидно, потому показалась собственникамъ предметомъ драгоцѣннымъ, стоющимъ сохраненія, что на ней были начерчены слова, а вещи съ надписями были рѣдки. На лицевой сторонѣ написано уставными буквами: твори на прямо—вѣроятно, въ смыслѣ томъ, что веретено съ этою пряслицею надо держать наклопно и вертѣть, а на исподѣ слънъ, можетъ быть, вмѣсто: а по солонъ, т. е. а вокругъ, по солнцу.

Кладъ, извъстный подъ именемъ Есикорскаго, представляетъ особенно замъчательное собраніе серегъ такъ называемыхъ кіевскаго типа, изъ золота: еще характернъе то обстоятельство, что основной типъ кіевской серьги съ тремя бусинами на кольцѣ представленъ въ золоть съ такимъ намъреннымъ разнообразіемъ, что на 28 штукъ имъется 21 варіантъ, и, стало быть, пары составлялись изъ такихъ варіантовъ, и не болье четырехъ паръ сдѣлано совершенно одинаково. Напротивъ того, между 23 серебряными серьгами, оказывается 22 экземпляра тождественныхъ, т. е. въ видѣ кольца съ тремя бусами, усаженными бисерною зернью (табл. IV), слѣдовательно, паиболѣе принятой формы. Одна электровая серьга, по исполненію и по размърамъ тождественна съ серебряными.

Серьга состоить изъ проволочнаго кольца, настолько толстаго, что, при сильномъ (до 70°/°) алльяжь, проволока не гнегся и не теряеть своей первоначальной формы круга, нъсколько овальнаго или сплющеннаго, такъ что верхняя дуга или коромысло дълаются

плоскими, ради наибольшей неподвижности серьги въ ухѣ. Одинъ кончикъ разбить въ видѣ шарнира, другой имѣетъ на сплющенномъ острів дырочку, въ которую проходиль замыкавшій серьгу кусочекъ проволоки. На кольцѣ серьги снизу, для установленія центра тяжести, разміщены въ одинаковыхъ промежуткахъ три шарика или три бусины (не въ собственномъ смыслѣ слова, но въ смыслѣ подражанія въ серебрѣ цилиндрической пронизки).

Повидимому, эта форма имъла своимъ источникомъ первые пріемы, состоявшіе въ томъ, что на металлическое кольцо пасаживались или стекляныя бусы, или настоящія и поддѣльныя жемчужины, и основная орнаментація шариковъ и металлическихъ бусъ проистекаеть именно изъ подражанія серьгамъ римскаго 1) и варварскаго мира, украшавшимся бусами и жемчугомъ. Этому вполнѣ отвѣчаетъ и размѣръ шариковъ. Самый способъ украшенія помощью пизапія жемчуга и бусъ на спенькѣ принадлежить Востоку и явился въ южной Европѣ вмѣстѣ съ переселеніемъ народовъ Востока на Западъ, т. е. въ эпоху Римской Имперіи, иначе говоря, былъ персидскимъ, сталъ южно-варварскимъ. Въ сѣверной Европѣ этотъ типъ вовсе не появлялся.

Прототиномъ нашихъ серегъ у варварскихъ народовъ южной Европы должно считать тѣ золотыя серьги въ видѣ кольца съ насаженною на него золотою бусою, иногда украшенною филигранными разводами, а иногда по гранямъ красными стеклами: такія серьги, относящіяся къ І—ІІІ вѣкамъ по Р. Х., встрѣчались въ раскопкахъ Керчи, Ольвіи и Херсонеса, а отъ болѣе ноздияго времени въ древностяхъ Балканскаго полуострова и Венгріи. Народные далматинскіе уборы особенно облюбовали этотъ типъ въ формѣ большихъ колецъ съ тремя крупными шариками, усыпанными зернью.

Затьмъ, варіанты двухъ основныхъ формъ зависьли уже отъ пріема украшеній, т. е. скани и филиграни, которыми или покрывались шарики изъ дутаго (т. е. листоваго) золота и серебра или исполнялись схемы шарика и бусины въ видь прорьзныхъ формочекъ. Эти прорьзныя формочки сохраняють всегда характеръ круглыхъ жемчужинъ или драгоцынныхъ камней, которыя какъ бы оплетаются сученою тонкою проволокою съ зернью или зернами филиграни, такъ что всегда остается по 8 глазковъ или круглыхъ отверстій, изъ котораго свытить камень или блестить жемчугъ; глазокъ или обводится одинъ разъ или оплетается густою сытью нитей. Если же это дутый шарикъ, то внутри глазковъ на поверхность напаиваются зерновыя пирамидки, или же сканью сдыланы розетки, звыздочки.

Особая форма представляется бусами пупырчатыми (табл. IV, рис. 18, 20, 21), которыхъ источникъ заключается въ стекляныхъ бусахъ съ глазками инаго цвъта, желтаго или бълаго, на синемъ фонъ: здъсь же глазки обведены сканью съ зернами.

Гораздо трудиве рвшить, откуда происходить форма бусь, покрытыхь сплошною зернью. Эта форма любопытна и потому, что давала возможность мастеру работать въ размврахъ

<sup>1)</sup> Въ атласв Древностей Босфора Киммерійскаго, табл. XXIV, рис. 24, изображена древнерусская серьга съ дутыми бусами изъ раскопокъ Корейши въ Каменкъ на Днъпръ. Серьга попала, явно, по недоразумънію, въ число греческихъ вещей.

вдвое и втрое меньшихъ, почему детскія серьги (табл. IV, рис. 17, 20) и представляются чаще въ этомъ типъ.

Серьги кіевскаго типа встрѣчены доселѣ на Сѣверѣ Россіи въ немногихъ пунктахъ, напр. въ Рязанской и Владимірской губерніяхъ, а на Востокѣ въ Болгарахъ, но уже значительно упрощены, а именно, вмѣсто топкой выдѣлки прорѣзныхъ бусъ, тамъ видимъ гладкія дутыя бусины, ничѣмъ пе украшенныя и сидящія на гладкой проволокѣ. Бусы на этихъ серьгахъ всегда металлическія, и только среди курганныхъ древностей Петербургской губерніи нашлось кольцо съ стекляпной бусою сипяго цвѣта (Ист. Музей, залъ IV, № 1583), а въ могильникѣ с. Поповки Касимовскаго уѣзда, Рязанской губ., встрѣчено височное кольцо съ бисеромъ (Ист. Музей, IV з., № 522). Въ той же Петербургской губерніи найдены серьги со многими (Ист. Музей, IV з., № 1382—3) бусинами, а въ Старой Ладогѣ, въ развалинахъ церкви XV вѣка были открыты позолоченныя серьги.

Но если различіе по форм'є и техникі ограничивается почти исключительно этими варіантами, то замічательно опреділенная разница наблюдается въ матеріалі, изъ котораго ділаются серыи: на Югі изъ золота и серебра, на Сівері исключительно изъ серебра.

Серія золотыхъ серегь найдена въ городищѣ *Княжсья гора* Черкасскаго уѣзда Кіевской губерній (Ист. Музей, № 4190—6), онѣ совершенно одинаковы съ найденными тамъ же серебряными (№ 4199—4220). Двѣ пары золотыхъ серегь найдены въ 1846 г. въ Кіевѣ, въ развалинахъ Десятинной церкви (Румянц. Музей, № 2511—2), одна пара съ прорѣзными бусами, другая съ дутыми бусами, украшенными сканью въ видѣ розетокъ. Въ Кіевѣ въ томъ же 1846 г. найдена пара золотыхъ серегъ, которыхъ бусы подражаютъ жемчужному низанью, какъ въ парѣ изъ клада Есикорскаго (табл. IV, рис. 11, 13).

Въ бѣдныхъ могильникахъ Средней Россіи встрѣчаются преимущественно серебряныя серьги этого типа. Особенно большое собраніе извлечено изъ «мерянскихъ» могильниковъ, куда опѣ попали, очевидно, какъ привозный продуктъ. Менѣе найдено въ Тверской, Корчевскаго у., с. Посадъ (Ист. Музей, IV з., № 1668—9) въ Московской и Ярославской (Мышкинскаго у., с. Кривецъ) губерніяхъ. Серьги съ гладкими бусами и пупырчатыми найдены въ могильникъ у с. Веськино (Рум. Музей, 4, 22, 33, 35). Крупныя серьги съ большими гладкими бусами изъ серебра, украшенными сканью въ видѣ розетокъ, найдены близь м. Романова Могилевской губерніи. Находки въ Старой Рязани нерѣдко сопровождались парами серегъ съ украшеніемъ зернью въ видѣ городковъ и пирамидокъ въ кружкахъ. Типъ кольца съ тремя бусинами имѣютъ иногда бронзовыя серьги, но рѣдкость подобныхъ издѣлій понятна сама по себѣ, по условіямъ отливки бусинъ въ видѣ узелковъ, сплетенныхъ изъ проволоки, или даже плетенія изъ толстой мѣдной проволоки. Такія серьги встрѣчены пока въ Звенигородскомъ у. Московской губ., Жиздринскомъ Калужской, Рязанскомъ у., у Стародуба и въ Суджанскомъ у. Курской губерніи.

Пара золотыхъ сережныхъ подв'єсокъ съ эмалевыми украшеніями изъ клада Есикорскаго представляють зам'єчательную сохранность: золотая поверхность какъ будто носить на себ'є

еще сліды выглаживанія пластинь, а эмалевыя краски настолько свіжи и не окислены, что даже вь изломахь эмаль не кажется боліє интенсивнаго цвіта, чімь на поверхности. Эта поверхность настолько гладка и лишена обычныхь порь, настолько блостить, какъ будто это была бы свіже выполненная работа. Подвіски были, повидимому, мало вь употребленіи, и дужка, входящая въ шарниріє съ правой стороны (если смотріть на лицо подвісокъ съ изображеніемь Сириновь), закріпляется въ немь особенно плотно. Въ техникі эмалей обращаеть на себя вниманіе прокладка между контуромъ и краємь лоточка красной или голубоватой эмали. Самый слой эмали почти вдвое глубже, чімь напр. въ эмаляхъ клада съ Б. Житомирской улицы. При такой технической тонкости работь, рисунокъ отличается неправильностью улицы. При такой технической тонкости работь, рисунокъ отличается неправильностью туловища и головы, крохотныхъ ножекъ и грузнаго корпуса и наконець преувеличенною орнаментальностью всей фигуры и особенно хвоста: все это черты не византійскаго оригипала, а его туземной передачи.

На лицевой сторонъ изображены два Сирина, обернувшіеся головами къ зрителю, по сторонамъ кружка съ лидейною пальметкою. Нимбы ихъ, темнозеленаго цвета въ красной каемкв, получили почему то особенную форму приплюснутаго кружка. Головы Сириновъ, съ распущенными каштановыми кудрями, покрыты не короною, а шапочкою 1), которой малиновая тулья прикрыта вокругъ и накрестъ черезъ голову золотымъ галуномъ, а надъ челомъ помъщенъ спній камень. Золото исполнено эмалью ярко желтаго хрома. Фигура птицы имъетъ обычныя формы, за темъ исключеніемъ, что зеленый слой внутреннихъ перьевъ хвоста сократился и является только въ загнутомъ его кончикъ, на исподъ, а въ другихъ фигурахъ Сириновъ на серьгахъ зеленый цветъ помещень по средине, и каймою служатъ красныя перья. Наконець, главивищею особенностью фигурь именно этихъ серегь клада Есикорскаго служить, конечно, цвъть тъла (на снимкъ переданный съ большимъ преувеличениемъ и уже слишкомъ бълесоватый). Этотъ тълесный цвътъ представляетъ лилово-зеленоватый оттъпокъ, котораго обыкновенно не встричаешь въ византійскихъ эмаляхъ, такъ какъ мастера ихъ, какъ и живописцы, до самаго конца держались античнаго образца, ища въ цвете тела, прежде всего, южнаго смуглаго типа, а затъмъ красповатой, здоровой кожи. Особенно сильно чувствуется разница въ данномъ случав, при сравнении съ серьгами клада съ Б. Житомірской улицы. Правда, именно въ XII вѣкѣ наблюдается въ византійскомъ колоритѣ извѣстная наклонность къ зеленоватымъ и оливковымъ твнямъ и бълесоватымъ бликамъ твла, однако эта особенность принадлежить почти исключительно мозаической живописи (отчасти, вследствіе сплошнаго употребленія білаго и сіраго шифера вмісто стекляной пасты) и уже только въ XIII въкъ появляется въ миніатюрахъ. Но такъ какъ именно эта особенность не встречается въ эмаляхъ, то мы въ праве подагать, что она принадлежить кіевскому мастеру.

<sup>1)</sup> См. женскую корону въ изд. Фр. Бока, Kleinodien des Röm. Reiches etc.. табл. 44, рис. 47. Та же женская шапочка у Vecellio, Costumes anciens, 1860, I, рис. стр. 38, 39.

На оборотной сторонъ серьги нашего клада украшены: въ серединъ эмалевымъ кружкомъ, въ которомъ по синему фону. сдълана бълая крестовидная розетка изъ четырехъ слитыхъ лилейныхъ пальметокъ, а по сторонамъ кружка тремя обръзками вънчика съ бълыми разводами лозы по синему полю.

Въ заключение важно отмѣтить, что данныя серьги отличаются особенною легкостью, имѣя не болѣе 5 зол. 30 долей и по размѣру менѣе другихъ, а именно: 0.05 с. въ ширину и 0.043 с. въ вышину.

Пара серебряных сережных подвёсокь, найденная въ кладё Есикорскаго, принадлежить къ предметамъ большой рёдкости: подобныхъ серегъ сохранилось очень мало, вёроятно, по причинё хрупкости тонкихъ серебряныхъ листовъ, при окисленіи легко разрушающихся. Между тёмъ, именно эти серьги наиболёе близко передаютъ основной типъ этихъ украшеній (намъ пынё извёстный въ оригинальныхъ серьгахъ собр. И. П. Балашова, таб. XIV): достаточно обратить вниманіе на основную колодочку или внутренній мёшочекъ, на фигуру его верхняго лоточка, на углубленную кайму вокругъ него, которой недостаетъ только скобочекъ для помёщенія здёсь жемчужной нити, и, наконецъ, на внёшнюю кайму, въ видё лучистаго пояса изъ сканныхъ спеньковъ, на которыхъ, однако, пётъ жемчужныхъ маковокъ, а только общій сканный бордюръ. Самый способъ украшенія и орнаменты близки къ византійскому оригиналу: на лицевой стороне здёсь двё птицы, сплетшіяся хвостами, а на оборотной пальметка внутри вёнчика изъ двухъ аканеовыхъ побёговъ.

Изъ серебряныхъ вещей кладъ Есикорскаго заключалъ въ себѣ также серебряный шейный обручъ или такъ называемую гривну, свитую изъ проволоки, и кромѣ того перевитую серебряною сученою нитью; копцы витаго дрота были сбиты въ одну трубочку, которая, затѣмъ, вытянута и загнута для застегиванія.

Того-же точно дурнаго серебра и такой же техники три браслета, которыхъ концы сбиты и образуютъ характерный наглавникъ, въ видѣ плоской змѣиной головы, которая, однако, по забвенію основнаго типа, орнаментирована уже здѣсь пальметкою, выполненною чернью.

Шейное женское украшеніе въ кладѣ Есикорскаго представляется наборною цѣнью изъ серебряныхъ бляшекъ, или, вѣрнѣе монистомъ, которое составлено изъ продолговатыхъ бляшекъ пли налочекъ, числомъ 48 въ настоящее время, связанныхъ между собою нитками, продътыми по три раза черезъ каждую бляшку.

Бляшки дутыя или полыя внутри и составлены изъ выпуклаго полуцилиндрика, которому чекапомъ придана извѣстная орнаментальная форма и который былъ снаружи слегка позолоченъ, и подпайнаго листочка снизу, съ тремя дырочками по обѣ стороны полуцилиндрика, для продѣванія нитей. Присутствіе подпайнаго листочка показываетъ, что эти бляшки не были нашиты на тесьму или ленту, какъ напр. нашивались или набивались на кожу ременныя бляшки отъ пояса; напротивъ того, гладкій нижній листикъ считался достаточнымъ, чтобы не поранить нѣжной кожи на шеѣ, при ношеніи такого мониста. Внимательный осмотръ

мониста убъждаеть насъ, что ему, дъйствительно, ничего не достаеть, развъ только скръпленіе металлической нитью, такъ какъ здъсь сохранились даже конечныя бляшки, на которыхъ имъются ушки для цъпочекъ и колечекъ, которыми закръплялось монисто при надъваніи на шею, или на голову въ видъ повязки или рясенъ.

Каждая бляшка штампована одинаково, а именно она представляеть какъ бы полуваликъ, мнимо матерчатый, перетянутый поперекъ въ пяти мѣстахъ жемчужными перевязями. Именно это чередованіе перевязей и выпуклыхъ валиковъ, составляя всю несложную орнаментацію мониста, объясняеть намъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, почему эта форма мониста была одно время любимою. Каждое движеніе головы и шеи заставляло блестѣть ту или другую часть подвижнаго мониста, а звонкое сотрясаніе металлическихъ бляшекъ, пріятно развлекая слухъ, служило также мистическимъ предохраненіемъ.

Вмёсть съ кладомъ золотыхъ и серебряныхъ вещей д. с. с. Есикорскій доставиль въ Пмп. Арх. Коммиссію всё древности, отрытыя въ его усадьбе, при рытьи земли для фундамента. Большинство этихъ древностей относится къ разряду обычныхъ мусорныхъ находокъ. Между ними куски разбитыхъ стекляныхъ фляжекъ, очень тонкихъ и легкихъ, по грубой работы, безъ вся кихъ украшеній, интересны только потому, что относятся къ XI—XII вёкамъ, когда стекло дёлалось еще почти исключительно на сирійскомъ Востокѣ. Рядомъ съ чужеземнымъ стекломъ, куски грубёйшей глиняной посуды, не вымятой и плохо обожженной, острія бердышей, или точнѣе, косъ, въ видѣ ножа (большаго кухопнаго) на длинномъ древкѣ (которое не сохранилось), и пр.

Наиболье интереса представляють изразды изъ жженой глины, съ отличнымъ, хорошо оттиснутымъ рисункомъ на лицевой сторонь: особенно много обломковъ отъ карниза или гзымза, съ обычнымъ византійскимъ рисункомъ нальметокъ, сидящихъ на растительномъ побыть, который образуетъ родъ трельяжной рышетки 1).

Болье сложны и выработаны рисунки цъльныхъ израздовыхъ плитокъ, изъ которыхъ, по всей въроятности, набирались въ домъ печи. На этихъ плиткахъ находимъ сухой и мелочной, но строго декоративный византійскій рисунокъ разводовъ лозы съ гроздями или искусную схему розетки, заполняющей квадратъ. Одинъ сохранившійся съ такимъ же точно рисункомъ кусокъ угловаго изразца всего болье подходитъ къ печи.

Внѣ этихъ чисто византійскихъ (исполненныхъ, однако, на кіевской фабрикѣ) шаблоновъ, украшавшихъ кіевскіе дома, должно поставить кусокъ карниза съ чисто персидскимъ рисункомъ позднѣйшаго происхожденія.

Нладъ Наневскаго у. 1886 г. Кіевской губ., Капевскаго увзда, въ м. Мартыновкв, въ 1886 году найденъ значительный (въ сосудв) кладъ <sup>2</sup>), поступившій цвликомъ въ собраніе графа А. А. Бобринскаго. Въ кладв заключается, повидимому, полное женское одиночное убранство (парюра): въ пемъ оказалось три пары застежныхъ аграфовъ изъ серебряной проволоки и такой же скани, съ пасаженными

<sup>1)</sup> Наиболье близки къ этимъ фрагментамъ кириичи и рельефные оттиски на глинъ для карнизовъ, происходище изъ церкви X в. въ Греціи, нынъ хранящівся въ Центральномъ Музев Анинъ и изданные Іос. Стрыговскимъ въ Трудахъ Арх. Общ. Анинъ, за 1890 г., стр. 118—128, рис. 1—3.

<sup>2)</sup> Графа А. А. Бобринскаго, Курганы и находки близь Смылы, 1887, I, 150—2.

па проволоку ажурными бусинами; далье—пара подвисок, въ видь полушарика (ворворки) съ шестью прикрыпленными къ ней цыпочками, на которыхъ погремушками служать крохотныя прорызныя бляшки, также все изъ серебра; пара сережных подвисок колодкою изъ серебра съ изображенемъ по черневому фону на об. сторонь грифоновъ съ плетенемъ и каймою въ видь саженаго на спняхъ жемчуга; скрученный изъ трехъ проволокъ серебряный шейный обручт (гривна) съ приплюснутыми и загнутыми концами; жельзныя, усаженныя серебряными гвоздями шпоры; 57 серебряныхъ наборныхъ отъ ожерелья полушилиндриков, извъстной формы и орпаментаціи; пара подвысокъ къ головной повязкы въ видь лиліи; пара прорызныхъ пластинокъ изъ золота и серебряный (?) кружокъ или бляшка, подобная тымъ щиткамъ, которые въ сибирскихъ древностяхъ принимаются за малыя зеркальца.

Въ 1887 году въ м. Пышки <sup>1</sup>) при корчеваніи лѣса найденъ кладъ, состоявшій изъ слѣдующихъ предметовъ: четыре серебряныхъ височныхъ кольца, серебряный перстень съ сердоликомъ, бронзовый перстень и одна створка бронзоваго энкольпіона (креста складня).

Въ 1887—88 гг. найденъ въ Черкасскомъ увздв, м. Хмелька <sup>2</sup>), серебряный, эмалью покрытый эпкольпіонъ, но, въроятно, позднвитаго времени.

Въ 1886 г. въ м. Смѣла найдены: 4 бронзовые наконечника стрѣлъ, желѣзный кинжалъ, глиняная чарка, серебряная привѣска, состоящая изъ бусъ, цѣпочекъ и узорчатыхъ пластинокъ, серебряное ожерелье, состоящее изъ шести цѣпочекъ, 18 бляшекъ и двухъ застежекъ, бронзовыя: конье и фибула. Ранѣе, въ 1876 г. въ м. Залевки въ песчаныхъ розсыняхъ найдены пара золотыхъ гривенъ, нара браслетовъ, кольца, серьги, пуговицы и бляшки золотыя же <sup>3</sup>).

Въ г. Переяславлѣ Полтавской губ. на землѣ еврейской больницы, во дворѣ, при копаніи ямы для подвала, найденъ быль въ 1885 году кладъ древностей, какъ и прочіе кіевскіе клады, ввѣренный землѣ, очевидно, не задолго до нашествія Монголовъ или даже какъ разъ въ эту эпоху. Единственное извѣстіе о кладѣ, поступившее въ газету «Сынъ Отечества» 1885, № 46, опредѣляетъ кладъ въ 40 предметовъ, изъ которыхъ большинство серегъ, браслетовъ и медальоновъ; видимо, извѣстная часть клада была распродана и разошлась по рукамъ, прежде чѣмъ попасть въ руки властей. Тѣ немногіе предметы, которые были доставлены въ Археологическую Коммиссію, оказываются большею частью окисленными и разрушенными, а потому, вѣроятно, и не попали въ распродажу. По своему составу кладъ отчасти напоминаетъ находку въ кіевской усадъбѣ Есикорскаго своимъ подборомъ серегъ, которыя отличаются такимъ же разпообразіемъ или, вѣрнѣе, такимъ же обиліемъ варіантовъ одного и того же типа, какъ въ серій серегъ клада Есикорскаго, съ тою разницею, что здѣсъ серьги почти исключительно изъ серебра. Одна золотая серьга имѣеть три бусы, убранныя зернью. Серебряныя же серьги представляютъ варіаціи ажурныхъ бусъ съ плетеніемъ.

Сверхъ того, въ кладѣ оказались: обрывки топкой серебряной цѣпочки изъ рѣзаныхъ кусковъ тисненой ленты, три согнутыхъ въ кольцо куска золотой проволоки (деньги), обломокъ

<sup>1)</sup> Антоновичъ, Карта Кіев. г., стр. 94.

<sup>2)</sup> Ibid, erp. 100.

<sup>3)</sup> Антоновичъ, ibid, стр. 106 п 107.

стеклянаго браслета лиловаго цвъта и, наконецъ, одна сережная подвъска изъ серебра съ сильно разрушеннымъ черневымъ изображеніемъ. Подвъска эта была бы совершенно тождественна съ парою, найденною въ кладъ Есикорскаго, если бы только средина не представляла на этотъ разъ полнаго круга, безъ выемки или колодочки подъ дужкою.

Нладъ Ніев. Михайл. м. 1887 г. Въ Кіевѣ же, въ 1887 году, найденъ былъ ¹) во дворѣ Златоверхо-Михайловскаго монастыря, при проведеніи водопроводной канавы, 19 Ноября, на глубинѣ отъ поверхности земли болѣе двухъ аршинъ, въ глипяной кубышкѣ, нечаянно разбитой рабочими, замѣчательный (таб. VI и VII) кладъ, состоявшій изъ слѣд. предметовъ:

- 1. Пара золотыхъ подвёсныхъ сережныхъ колодочекъ, 6<sup>1</sup>/2 сантим. въ поперечникъ, съ эмальированнымъ изображениемъ пары Сириповъ въ бёлыхъ, какъ бы сарацинскихъ, коронахъ или шапочкахъ съ драгоценными камнями; въ нихъ вёсу 18 зол. 90 дол.
- 2. Цёнь изъ 20 золотыхъ бляхъ съ эмалевыми изображеніями голубей и орнаментовъ, описываемая нами ниже и относящаяся къ предметамъ великокняжескаго церемоніальнаго убора. Вёсу 28 зол. 30 дол.
- 3. Двадцать двё золотыя скобочки (таблица VII), орнаментированныя по крамы жгутиками и слегка выгнутыя; на одномъ, закругленномъ концё ихъ имёется всегда дырочка для пришиванія, на другомъ шарнирё или ушко для продёванія въ него проволоки, связывающей всё эти скобочки, неизвёстнымъ пока для насъ способомъ и для назначенія, которое мы предполагаемъ въ уборё косъ, о чемъ скажемъ особо и инже. Михайловскій кладъ важенъ для насъ и тёмъ, что изъ числа этихъ скобочекъ пара оказывается въ немъ снабженною съ лицевой стороны особыми полуовальными щитками, на которыхъ вмёстся эмалевый лоточекъ съ изображеніемъ разводовъ и три припалиныхъ по угламъ колечка для продёванія жемчужной нити. А такъ какъ этотъ паборъ скобочекъ относится павёрное къ женскимъ украшеніямъ, то и самую цёпь изъ бляшекъ можно, пожалуй, также принимать за принадлежность женскаго убора, что, однакоже, не будетъ во внутреннемъ противорёчіи съ объясненіями церемоніальной роли этихъ цёней, даваемыми ниже, такъ какъ женскіе уборы съ такою настойчивостью перенимаютъ формы и предметы мужскихъ украшеній, что пётъ падобности каждый разъ вновь о томъ разсуждать. Вёсу въ скобочкахъ 15 зол. 30 долей.
- 4. Ожерелье или монисто женское изъ 41 золотой прорѣзной и сканной бусы; надѣваемыхъ на общій шнуръ: бусы имѣютъ видъ продолговатыхъ боченочковъ, отходящихъ далеко отъ основной формы, и снабженныхъ у отверстія пояскомъ для крѣпости; каждая буса выложена двойными репьями, а внутри ихъ вырѣзанъ золотой листъ, чѣмъ и достигается собственно впечатлѣніе ажурности 2). Должно замѣтить, далѣе, что пѣкоторая часть бусъ по цвѣту золота и характеру исполненія, гораздо болѣе грубому, представляетъ

<sup>1)</sup> См. Дело Имп. Арх. Коминессін № 2, 1887 года, листы 93 слёд.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Самое слово *проризной*, быть можеть, явилось подъ влілніємь техники, установившейся именно въ золотыхъ дёль мастерстве.

какъ бы дополненіе ожерелья, новый худшій наборъ. И, дѣйствительно въ самомъ рисункѣ легко различить, что одна часть бусъ украшена настоящею (см. выше, въ I главѣ) сканью, изъ ссученныхъ золотыхъ нитей, тогда какъ другая относится къ разряду гладкой плоской скани изъ простой проволоки, припаянной къ листу. Вѣсу въ бусахъ съ сіонцемъ 19½ зол.

- 5. На этомъ ожерельи изъ бусъ оказался подвёшеннымъ крохотный сіончикъ, въ видъ храмика, объ одной главъ, съ четырьмя комарами, какъ называли византійцы, или кокошниками, какъ называли въ старину у насъ, на шев купола, и четырьмя кіотцами по ствиамь, окаймленными сканнымь жгутикомь. Внутри кіотцевь находятся орнаментальныя эмалевия украшенія на лоточкахь, выръзапныхь и вставленныхь сюда, взамьнь настоящихь изображеній Евангелистовъ по 4 сторонамъ сіона. На углахъ находятся спиральные шарниры, оставшіеся безъ назначенія, такъ какъ, при первоначальномъ назначеніи подобнаго сіонца (въ которомъ хранились и освященный ладанъ, и иные освященные ароматы), черезъ эти шарниры должны были продёваться тонкія цёпочки, державшія ниже другой священный предметь, какъ напр. черезъ крышку кадила. Что нашъ сіончикъ, дъйствительно, служиль для инаго назначенія, какъ своего рода вотолка, соединяющая нёсколько цъночекъ вмъсть, дабы онъ не расходились, видно отлично на оригиналь: а именно всь подвъсныя грушевидныя, изъ дутаго, или листоваго золота, балаболки совершенно не отвічають по работі и фактурі самому сіонцу, котораго тонкія, высокаго достоинства эмали и утонченная скань на главъ изъ сученыхъ нитей, выложенныхъ разводами изъ парныхъ ленточекъ, ръзко разнятся съ грубо ремесленной работою этихъ подвъсокъ, слишкомъ большихъ и до уродливости не подходящихъ къ сіонцу; къ тому же эти подв'єски снабжены еще нетельками для подвёски жемчуга или цёлыхъ жемчужныхъ нитей, что и заставляетъ думать, что опъ сняты съ шитаго воздуха, покрова или вообще церковнаго нлата, и придвланы къ сіончику, также попавшему въ этоть уборь откуда либо со стороны, всего въроятнъе, съ драгоцънной церковной утвари или даже иконы.
- 6. Наконець въ кладъ оказалось 158 колечекъ изъ тонкаго листоваго золота, достаточно, однако, кръпкихъ, для того, чтобы служить пуговками въ одеждъ, и устроенныхъ въ видъ проръзнаго валика, съ рядомъ дырочекъ, проходящихъ черезъ него, насквозъ, черезъ верхъ и низъ, для пришиванія. По нашему предположенію, въ каждой ячейкъ этихъ колечекъ сидъло на проволокъ по жемчужинъ, и, такимъ образомъ, это былъ уборъ выходнаго платья саженымъ жемчугомъ, во вкусъ, развившемся въ Византіи съ ІХ стол. и цъликомъ перенятомъ на Руси въ XI—XII стольтіяхъ. Нигдъ, кромъ Венгріи, такихъ вещей не встръчается. Въсу въ этихъ колечкахъ всего 12 зол. 84 дол. Въ кладъ оказалось также и жемчугу па 5½ зол. Пара серетъ колтовъ въ кіевскомъ кладъ изъ Златоверхо Михайловскаго монастыря 1887 г. лучшій и самый блестящій экземпляръ подобныхъ подвъсокъ: въ попер. по горизонтальной линію они имъютъ 0.064 дл., по вертикальной—0.055 м., въ толщину болье 2 сантим. и отлично сохранились. Въ колтъ сохранились 4 скобочки для нитей жемчуга; дужка утверждена въ одномъ шарпиръ наглухо; но притомъ этотъ шарниръ, различный въ каждой

подвъскъ, сообразно съ удобствомъ запирался съ лѣвой и правой стороны. Отлично сохранились и самыя эмали: цвъта не только удержали свой основной тонъ, почти даже не поблекли, но мъстами уцътъла даже зеркальная шлифовка эмалей, и потому тоны сохранили свою силу и глубину.

На лицевой сторонѣ представлено два Сирина по сторонамъ эмалеваго кружка, въ которомъ вписана по бѣлому фону голубая крещатая лилія съ краснымъ бутономъ Сирины, съ длиннымъ хвостомъ и пестрымъ опереніемъ, въ обычномъ типѣ; курчавые волосы ихъ имѣютъ темпокаштановый цвѣтъ, черты лица представляютъ женскую красоту по византійскимъ понятіямъ. Въ данномъ случаѣ интересна лишь тѣльная эмаль, имѣющая восковой оттѣнокъ. Оригинальностью Сириновъ является замѣна коропы бѣлою (войлочною, сиро-каппадокійскою или сарацинскою) шапочкою съ сажеными по сукну камнями: краснымъ въ срединѣ и двумя голубыми по бокамъ; гпѣзда кампей имѣютъ орнаментальную форму индѣйской пальмы. Вокругъ головъ Сириновъ бирюзовый (зеленоватаго тона) нимбъ.

На оборотной сторонѣ въ срединѣ эмалевый кругъ съ синимъ фономъ, въ немъ вписанъ крестообразный округлый щитокъ съ краснымъ фономъ, на которомъ четыре кружка съ вписанными крещатыми лиліями и зеленый кружокъ въ средипѣ образуютъ обычный византійскій декоративный щитокъ. По сторонамъ два сегмента съ голубымъ фономъ и двумя бѣлыми вѣтками аканеа и сегментъ съ городчатымъ отрѣзкомъ.

Рятанскія находни 1887 г.

Въ 1887 году произведены были раскопки городища въ мъстности Старой Рязани и при этомъ найдено было много любопытныхъ древностей ранняго домонгольскаго періода, но также и вещей позднейшихъ времень, такъ какъ на этомъ месте, и после батыевскаго разгрома, жизнь не прекращалась. Здёсь были найдены обломки тёльныхъ крестиковъ изъ камня и металла, лишившихся своей оправы и эмалевыхъ украшеній, серьги обычнаго типа, съ тремя ажурными бусиками, спирали и колечки, обломки стекляныхъ витыхъ браслетовъ, желъзные замки, копья, дротики, грубыя мъдныя подвъски, блюдце, орнаментированное изображеніями оленя и растительными формами, поясные наборы изъ бляшекъ, литыя, съ плетеніями, подвёсныя бляшки съ жемчуговидными или бисерными украшеніями, образокъ архангела, глиняныя куклы, сережки-колтки въ виде двухъ качающихся на колечке палочекъ съ перемычкою и съ пасаженнымъ жемчугомъ, и, наконедъ, пара цёлыхъ зв'ездчатыхъ серегъ изъ серебра, малаго сравнительно, размъра, —0,05 м. шир. Въ одномъ экземиляръ и при томъ ранте найдена была золотая прортзная бляшка съ камнями, окаймленная сканнымъ бордюромъ и между гнездами золотыми копическими спиралями. Въ 1887 году изъ находокъ усадьбы Стерлигова и изъ раскопокъ 1888 года внутри городища Старой Рязани, на помость древияго храма, вмъсть съ византійскими монетами XII стольтія, обращають на себя вниманіе замічательные образцы особенно крупных серегь изь серебра сь тремя бусами, крестикъ каменный въ оправъ съ зернью, ожерелье крупныхъ бусъ, четыре лоскута парчи, ленточка съ десятью бляшками, пара большихъ серебряныхъ сережныхъ подвѣсокъ колодочкою, еще обнизанные вокругь каждая 13-ю дутыми большими бусами, и украшенныя двумя птицами, переплетшимися въ хвостахъ. Самая замѣчательная находка представляется эмалевыми декоративными бляшками, тождественными съ тѣми, что найдены въ Ст. Рязани въ 1868 г., и наконецъ, эмалевымъ образкомъ Спаса, снятымъ съ оклада или иконы, вырѣзаннымъ въ видѣ кіотца уже позднѣе, и ничѣмъ не отличающимся отъ обычныхъ византійскихъ эмалевыхъ тиновъ XII вѣка, съ Евангеліемъ въ лѣвой рукѣ, но уже мѣстной работы, что видно вполнѣ по техникѣ рваныхъ контуровъ, почернѣвшей эмали и измѣненнымъ цвѣтамъ.



Гис. 84. Изъ Старой Рязани.

Издавая здёсь точный снимокъ (рис. 83) этого крохотнаго эмалеваго образка, мы откладываемъ анализъ всего клада и всёхъ рязанскихъ находокъ до слёдую-

щаго выпуска нашего сочиненія, въ которомъ, среди древностей владиміросуздальскаго періода, найдутъ себѣ мѣсто и типы большихъ серебряныхъ серегъ колтовъ, большихъ звѣздчатыхъ серегъ,



Рис. 83. Изъ Ст. Рязани.

и ограничиваемся лишь изданіемъ рисунка одного изъ этихъ колтовъ (рис. 84). Въ г. Каневъ <sup>1</sup>), Кіевской губ., къ сѣверу отъ

Въ г. Каневъ <sup>1</sup>), Кіевской губ., къ съверу отъ города, есть Княжа гора, со слъдами городища. «Еще въ 1872 году, при обвалъ горы обнаруживались могилы, въ которыхъ находились бронзовыя и желъзныя

Находии Княжьей горы.

вещи, между прочимъ, найдена пара золотыхъ серегъ, изображавшихъ цѣлующихся голубковъ. Въ 1888 и 1889 гг. крестьяне стали дѣлать раскопки на горѣ и нашли множество предметовъ княжескаго времени: много золотыхъ и серебряныхъ серегъ кіевскаго типа, золотыхъ колецъ и цолуколецъ (скобочекъ?) отъ женскаго головнаго убора, серебряные витые браслеты, ожерелья изъ цилиндриковъ и цѣпи, янтариую цилиндрическую дужку отъ ожерелья, обломки стекляныхъ браслетовъ, пряслицы изъ краснаго шифера, бусы изъ шифера, горнаго хрусталя и глинистыхъ композицій: желѣзные топоры, замки, наконечники копій, ножики, желѣзные и бронзовые, наконечники стрѣлъ, иѣсколько бронзовыхъ энкольціоновъ (крестовъ тѣльныхъ?), крупные паперсные кресты изъ сѣраго мрамора и зеленаго порфира въ серебряной оправѣ» и т. п. Изъ этихъ находокъ замѣчательны и намъ извѣстны корсунскіе кресты складни, иные тождественные съ найденными въ Херсонесѣ (рис. 26, 28, 29), другіе даже сохранившіе въ фонахъ желтую эмаль, любопытный складень съ фигурою Христа въ колобіи и пр. въ Историческомъ Музеѣ.

Въ 1889 году въ Кіевѣ, въ усадъбѣ дворянина Раковскаго, найдены вещи изъ серебра, пріобрѣтенныя затѣмъ для Кіевскаго университетскаго музел. Между ними: одна серебряная кіевская гривна, пара витыхъ серебряныхъ браслетовъ съ обычными орпаментированными наглавниками, одинъ витой и смятый шейный обручъ, съ расплющенными концами (одинъ

Кіевскій кладъ 1889 г.

<sup>1)</sup> В. Б. Антоновича, Карта Кіевской 196., стр. 89. Коллекцін: Тарновскаго, Хойновскаго и Антоновича.



Рис. 85. Браслеть изъ Кіевскаго клада въ ус. Раковскаго.

отломань), нара золотых серегь, съ тремя бусами, на одной серьгь зерневыя треугольники, въ другой бусы прорыжыя, витыя изъ нитей, и два перстня съ монограммами. Важнийшими предметами находки является большой иластинчатый браслеть, 0,075 м. ширины и 0,19 м. длины, изъ двухъ створокъ, съ шарнирами, настолько большой, что, въроятно, надъвался на одежду, не на голую руку. Браслеть украшенъ довольно грубою рызьбою: въ верхнемъ полъ сиринами въ арочкахъ и лилейными пальметтами; такъ какъ, по обычаю, сирины были представлены обернувшимися другъ къ другу и поющими по сторонамъ лилейной эмблемы, то, при смыканіи створокъ, два сирина приходились бы рядомъ, для избіжанія чего рыщикъ, повидимому, предпочель на одной сторонь пом'єстить ихъ вм'єсть. По рисунку Сирины отличаются схематизмомъ XII—XIII стольтій. Въ нижнихъ четырехъ поляхъ орнаментальныя тябла, съ узломъ, рышеткою и любопытными разводами византійскаго и такъ называемаго скандинавскаго пошиба. Любопытна также и кайма, раздыляющая поля изображеній и представляющая, явно, схему арабской надииси, что, до изв'єстной точности, подтверждаетъ арабское (сирійское) происхожденіе подобныхъ браслетовь и ихъ украшеній.

Кіевскій кладъ ус. Гребеновскаго. Въ 1889 году въ Кіевѣ, въ усадъбѣ г. Гребеновскаго, по Троицкому пер., въ Старомъ городѣ, былъ открытъ рабочими, во дворѣ дома, при копаніи земли на 1¹/2 аршина, драгоцѣный кладъ, прославленный своею золотою княжескою женскою діадемою, съ эмальированными изображеніями Деисуса, нами ниже подробпо описываемою п превосходно изданною на табл. VIII. Виѣстѣ съ діадемою найдены были: семь серебряныхъ слитковъ или, такъ называемыхъ, кіевскихъ гривенъ, изображенныхъ на таблицѣ ІХ, рис. 1 — 7 ¹); одинъ золотой (рисун. 15); гладкій, по скрученный легкою спиралью шейный обручъ или гривна, повидимому, женскій ²); одинъ (рис. 14) такой же обручъ, плетеный и перетянутый сканною нитью, изъ дурпаго серебра и также женскій; одинъ золотой массивший ³) гладкій браслетъ (рисун. 9), съ утолщенною среднею частью, изъ дрота; одинъ,

<sup>1)</sup> Въсу въ каждой гривнъ чистаго серебра 36-38 зол.

Въсу въ этой гривиъ 67<sup>2</sup>/2 зол.

<sup>&</sup>lt;sup>а</sup>) Въсу въ браслетъ 23 зол.



Pac. 87.

скрученный изъ двухъ дротовъ, серебряный браслеть, со сбитыми плоско наглавниками, въ видъ змѣиныхъ головокъ (рис. 8); одинъ золотой перстень съ овальнымъ гназдомъ, въ которомъ вставлена темная яшма (рисун. 12) и другой золотой же перстень съ печатью, на которой въ срединъ вы- ... : ... Рис. 86. ръзанъ Архангелъ, а по вънцу византійскіе орнаменты,



наведенные чернью (рис. 13); перстень этоть издается нами здёсь особо въ точныхъ снимкахъ на рисункахъ 86 и 87; остатки ожерелья изъ серебряныхъ полуцилиндриковъ (рис. 17), всего 13 неполныхъ звеньевъ; бордюръ отъ серебряной серьги въ типъ колта или колодочки, исполненный ажурными петельками (рис. 16); обрывки серебряныхъ серегъ, прежде украшенныхъ тремя бусами (рис. 18-25), и, наконець, двъ золотыхъ византійскихъ монеты:

- 1. Золотой солидъ византійскаго императора Алексія I Комнина (1081 1118 года). На лицевой сторонь: императорь, въ мантіи, съ лабаромъ въ правой рукв и сферою; вверху десница, его вънчающая: Надпись Αλεξιω Δεσποτη Τω Κομνηνω. На обор.: Христось на престоль, съ Евангеліемъ. Кё водде ІС. ХС. Златникъ снабженъ ушкомъ.
- 2. Золотой солидь, съ ушкомъ, императора Іоанна Комнина (1118—1143). Императоръ по поясь, вънчаемый Богородицею, которая держить съ нимъ кресть. Надпись ιω Δες. На обороть: Христось на престоль, благословляющій.

Кусочекъ золотой парчи, длиною въ четыре сантиметра.

Въ окрестностяхъ г. Черкассъ въ 1890 г. (рис. 2 на табл. ХУ) найденъ находящійся теперь Эмалевый мѣдный въ Минцъ-Кабинетъ Кіевскаго Университета, № 681 1) мъдный медальонъ или скоръе подвъсная бляшка отъ ожерелья, при всей своей грубости, очень любопытная, такъ какъ она укращена эмалью по византійскому способу, т. е. перегородчатою. Такое употребленіе эмали на м'вди составляеть исключение и его всего натуральные отнести въ разрядъ поддыльныхъ имитацій вещей изъ золота. А это показываеть, насколько эмаль вошла въ южной Руси во всеобщее употребленіе. На лицевой стороп'в бляшки, им'вющей только 0,02 м. въ поперечник'в, въ красной каемкъ вписана эмалью крестообразная розетка, и въ ней, въ особомъ голубомъ овальномъ нимов, представлена женская головка съ кудрявыми волосами. На оборотв поле изъ концентрическихъ кружковъ съ городками и крещатыми штучными разноцвътными наборами.

Въ 1892 году, при планировкъ земли въ усадъбъ Кривдова, въ окрестностяхъ Десятинной перкви найдены 2): три амфоры, насколько глиняныхъ и стекляныхъ сосудовъ, серебряная витая гривна; мідные: перстни, замокъ, блюдо, пряжки, пуговицы и т. д.; желізные: мечъ съ золотою пасъчкою, топоръ, наконечники стредъ, замокъ, ключи и т. д.; костяныя: веретено,

медальонъ.

<sup>1)</sup> Подъ № 681 записанъ нами образокъ изъ Васильковскаго увзда, но въ заметкахъ В. Б. Антоновича, запесенныхъ въ сборникъ при его Карты Кіев. губ. стр. 98, значится «бронзовый шейный медальонъ, покрытый цевтною эмалью и найденный въ окрестности г. Черкассъ въ 1890 году».

<sup>2)</sup> В. Б. Антоновичь, Археолог. карта Кіевской губ., стр. 34, Хойновскій, Раскопки великокияжескаго двора, Кіевъ, 1893, его же коллекція.

наконечникъ стрѣлы, гребень, обдѣланные клыки; обломки стекляныхъ браслетовъ, пряслицы изъ шифера, каменныя формы для отливки серегъ и гвоздей, два энкольпіона, кадило; много израздовъ различной окраски и пр.

Клады Кіевскіе 1893 г. Въ 1893 году въ Кіевѣ, на скрещеніи Срѣтенской и Мало-Владимірской улицъ, при производствѣ канализаціонныхъ работъ, найденъ былъ кладъ ¹) мелкихъ серебряныхъ вещей XII столѣтія, вложенный въ глиняный горшокъ съ ушкомъ (выш. 10 сант. и шир. 11 сант.) и прикрытый желѣзною тонкою крышкою; вмѣстѣ съ горшкомъ найденъ желѣзный топоръ. Въ горшкъ оказались:

- 1. Три нары серебряных серегъ (въсу 16 зол. 72 д.) обычнаго, кіевскаго типа, изъ проволоки, обмотанной серебряною сканью, съ тремя насаженными бусинами; изъ этихъ паръ одна съ ажурными бусами не вполнъ сохранилась; другая имъетъ вмъсто круглыхъ глазковъ щитки, набранные зернью треугольниками, а третья непарная въ томъ смыслъ, что одна серьга ажурная, другая нътъ и украшена такими же треугольниками. Отъ четвертой пары сохранились только куски.
- 2. Пара серебряных серегь извъстнаго византійскаго типа, въ видъ обоюдовыпуклыхъ щитковъ, съ ажурнымъ ободкомъ изъ скани, свитой восьмерками (въ шир. 0,04 м.); дужекъ не сохранилось (если только не служили бронзовыя дужки); па лицевой сторонъ ръзьбою награвировано вглубь изображеніе лиліи, опущенной внутри сердцеобразнаго завитка, на другой сторонъ такое же изображеніе, и лучше сохранившійся черневой фонъ показываетъ, что эта лилія подымается, въ свою очередь, въ видъ плющеваго листика (въ формъ сердца) изъ лилейной распуколки, связанной внизу жемчужнымъ пояскомъ и образующей родъ щитка геральдической формы, какъ принято было затъмъ для картушей. Типъ, вообще говоря, встръчающійся ръдко. Отъ другой серьги сохранились только обломки.
- 3. Главную находку клада составляеть серебряный (рис. 88) браслеть, изъ двухъ выпуклыхъ полосъ (вып. 0,045 м.), съ шарнирами по объимъ сторонамъ каждой створки (дл.



Рис. 88.

каждой 0,09 м.). Створки окаймлены бордюромъ изъ зерни и раздѣланы каждая тремя кіотцами или арочками, въ такихъ же зерневыхъ багетахъ; въ промежуткахъ арокъ, въ верхнихъ углахъ, вырѣзаны извѣстные символическіе узлы, имѣющіе форму трехчастнаго листа. Внутри арокъ по серебру награвированы высокія, геральдическаго типа птицы, наведенныя въ контурахъ слегка чернью, а въ среднемъ тяблѣ василискъ, и въ этомъ тяблѣ фонъ наведенъ чернью, а фигура выполнена наколомъ, тогда какъ въ другихъ боковыхъ фонъ выполненъ наколомъ.

Фигурки птицъ и василиска отличаются характернымъ

¹) Дило Имп. Арх. Комм. за № 66, 1893 г. съ приложеніемъ 1 табл. фотографій и трехъ рисунковъ перомъ и карандашемъ Н. И. Суслова.

архаизированнымъ стилемъ второй половины XII и XIII вековъ: непомерно маленькая головкаи узкая шея, твло, уже принявшее геометрическую форму, хвость въ видв конейнаго конца и лиліи, и отдёльныя перья, расходящіяся по сторопамь и загибающіяся вверхъ также въ форм'є остроконечной лилейной распуколки-таковы типы птицъ, которыя уже въ XIV въкъ выработаются въ причудливый иниціаль, весь разнятый на завитки, плетенія, ремни. Исторія этого перехода отъ условныхъ архаическихъ типовъ животнаго и растительнаго міра, принятыхъ Россіею и Востокомъ отъ Византіи, къ извъстной тератологической морфологіи въ такъ называемомъ «звъриномъ стилъ» русскихъ рукописей XIV въка, представляетъ пока вовсе незатронутый предметъ. по очень простой причинь: въ то время, какъ этотъ звършный стиль выработался исключительно въ рукописяхъ, его подготовка происходила въ XII и XIII вѣкахъ на ювелирныхъ издёліяхь и работахь вь металлё, которыя если и сохранились вь нёдрахь русской земли, то лишь теперь стали доходить до пасъ, въ собственномъ смыслѣ слова. Такъ напр. на настоящемъ браслеть голова василиска уже имьеть свою характерную пътушью голову, драконье тьло на концъ, со вздымающейся головою, но ясно уже различается, что граверъ не понялъ всего этого состава и слилъ разъ ногу василиска съ драконьимъ теломъ, которое должно выходить изъ подъ ноги, тогда какъ на другомъ изображении мы находимъ эту деталь правильною, но голова походить на грифонью.

Вь томъ же году найденъ быль въ Кіевъ, по Хоревой улиць, любопытный мъдный кресть, складень, исполненный ръзьбою и инкрустацією серебромъ: съ лица Распятіе (въ препоясаніи), но сторонамъ по грудь: Іоаннъ и Марія скорбящіе, а сверху Евангелистъ (Лука), на оборотѣ Богоматерь съ подъятыми руками съ надписью МР. ОУ, по сторонамъ Петръ и Павелъ, наверху и впизу Матоей и Маркъ съ надписями именъ. Вся техника и крайне грубый тяжелый стиль изображеній близко напоминають сиро-египетскія изображенія VIII—IX стольтій. Распятый представлень въ препоясаніи, что указываеть уже на XI—XII стольтіе, тогда какъ мы здёсь открываемъ въ одно и то же время черты необыкновенной грубости стиля, нами много разъ прежде указаннаго для эпохи VIII—IX въковъ, и полное отсутствіе чертъ поздневизантійскаго стиля, господствовавшаго всюду въ XII вѣкѣ. Правда, здѣсь общій пошибъ фигуръ въ медальонахъ напоминаетъ грубыя эмали, но всё детали въ одеждахъ, едва нам'вченныхъ, нимбахъ, набранныхъ бисеромъ (признакъ ІХ віка въ рукописяхъ), округлыхъ и безбородыхъ ликахъ, совершенно чужды столь извъстному и характерному византійскому шаблону. Что, однако, самое важное для насъ въ этомъ креств, это его туземное происхожденіе, засвидътельствованное столько же чернью, сколько и одною надиисью: а именно, тогда какъ всь надииси завсь греческія, хотя ошибочныя: НОНА для имени «Іоаннъ» и пр., но имя Петра передано по славянски ПЕТРЪ, какъ на эмалевомъ изображении Павла на діадемѣ.

Различныя находии восьмидесятыхъ годовъ способствовали образованію въ Кіевѣ нѣсколькихъ частныхъ коллекцій, большею частью, за исключеніемъ собранія Леопардова, Кибальчича и др., остающихся неизвѣстными: большинство ихъ, однако, мало даетъ новаго. Намъ лучше другихъ извѣстно маленькое собраніе мѣстныхъ древностей князя Трубецкаго, отчасти обя-

занное своимъ появленіемъ усадьбів владільца въ Старомъ Кіевів, на містів древнихъ княжескихъ дворцовъ и церквей, но лучшимъ предметомъ этого небольшаго собранія, пынів поступившаго въ Ими. Эрмитажъ, является серебряный браслетъ или наручъ съ нозолотою по коймамъ и бляшкамъ и съ різьбою. Въ верхнемъ поясів браслета (рис. 89), на фонів, заполненномъ первоначально сплошь чернью, но нынів сильно разрушенномъ, помівшены внутри аканоовыхъ разводовъ птицы, грифы, василиски и подобные имъ монстры со львинымъ тівломъ и крыльями (быть можетъ, сфинксы, но головы нельзя разобрать). По пизу плетеніе изъ символическихъ узловъ и аканоовые разводы, имівющіе типь пальметты, или скоріве даже лиліи, сидящей па узлів расходящихся корней—рисунокъ, видимо упростившій византійскую схему пальметты. Поверхъ, въ промежуткахъ напаяны выпуклыя позолоченныя бляшки,



Рис. 89. Серебряный Кіевскій браслеть, Имп. Эрмптажь.

Рис. 90. Серебриная Кіевская серьга.

играющія роль гитедь съ камиями. Затёмъ въ томъ же собраніи нашлась пара серебряныхъ сережныхъ подвъсокъ въ видъ колодки, сравиительно хорошей сохранности (рис. 90); здъсь внутренній щитокъ сталь уже полнымь оваломь. Украшеніе исполнено по старому способу, а именно тонкія бляшки, набитыя сначала пунктиромъ, залиты сплошь чернью, затімь контуры вычищены изъ подъ черни, которая составила такимъ образомъ фонъ, и эти орнаментальныя бляшки запущены подъ край бордюрь; на бляшкахъ представленъ грифонъ, рисунокъ спутанный и вялый. Но въ желобѣ подъ дужкою все-же имъется выръзанный лоточекъ, кайма идеть изъ желобка съ бисерною нитью, широкій ободъ состоить изъ плетепыхъ сканныхъ петель. Изъ серегъ, кромъ обыкновенной серьги съ тремя бусами, въ этой находкъ обращаеть на себя внимание одна серьга большихъ размёровь, и съ толстымъ дрогомъ, копецъ котораго не заостренъ, чтобы проходить въ мочку уха, но расплющенъ, что у серыги образуется дужка, какъ у тёхъ серебряныхъ подвёсокъ, которыхъ дужки не пропускаются въ ухо, какъ мы будемъ ниже доказывать. Стало быть, и эта серьга носилась не въ ухв собственно, но на ухв; бусы ея полыя, отличной техники, большія, украшены по поверхности силошь ячейками изъ гладкихъ серебряныхъ цитей, но съ зернами, посаженными внутри каждой ячейки. Перстень этого собранія обычный, съ византійскимъ орнаментомъ,

наведеннымъ чернью. Но въ собраніи нашлась также одна любопытная формочка, изъ камня (жировика?), для отливки бронзовыхъ дротовъ съ тремя посаженными на пихъ бусинами (рис. 91), очевидно, для дешевыхъ мѣдныхъ серегъ того же самаго типа, чрезвычайно любопытная и доселѣ единственная въ своемъ родѣ, такъ какъ такихъ именно бронзовыхъ серегъ, какъ памъ кажется, доселѣ, не найдено ни въ могильникахъ, ни въ городищахъ. Подражаніе здѣсь доведено до мелочей: воспроизведены сканные жгуты, представлено парѣзками оплетеніе дрота въ промежуткахъ между посаженными бусами, сдѣлапъ толстый конецъ для конца дужки и пр. (формочка сохранилась одною стороною, что обыкновенно); топкій дротъ продѣлывался послѣ.

Замѣчательныя каменныя формочки, найденныя въ Кіевѣ, на Фроловой горѣ, въ 1893 году, и ноступившія, черезь посредство Имп. Арх. Коммиссія, въ Имп. Эрмитажь, заслуживають не менѣе интереса, чѣмь и самыя древности, уже тѣмь живымъ свидѣтельствомъ распространенія лучшихъ издѣлій въ народѣ, какое эти формочки всякому даютъ. Разсматривая самыя вещи, выполненныя съ большою тщательностью изъ золота и серебра, замѣчаешь разные техпическіе пріемы ихъ исполненія, чеканъ, рѣзьбу, скань, паяніе, филигрань, но не видишь отливки, развѣ въ вещахъ, не бывшихъ въ употребленіи и сохранившихъ спеціальный видъ расплавленнаго матеріала. Эти формочки дополняють намъ эту техническую сторону и съ другой стороны, по извѣстнымъ деталямъ ея указывають, что мы имѣемъ здѣсь дѣло также съ дешевыми имитаціями вещей въ мѣди или дурномъ серебрѣ, но имитаціями, столь полными, что нужно было бы впиманіе и опытность, чтобы замѣтить разницу; словомъ, мы имѣемъ, быть можеть, въ одномъ случаѣ, форму для отливки поддѣльной вещи.

Изъ нихъ рис. 92 съ формочки для отливки звъзды (обыкновенно серебряной, лишь въ одномъ случав золотой) представляеть оборотную ея сторону, по такъ тонко, до мельчайшихъ деталей, вырвзанную даже съ дужкою—въ видв прямаго дрота, что ръщику пичего не оставалось двлать, кромв чистки, полировки и золоченія. Тоже самое можно сказать о формочкв обыкновеннаго потала, представленной рисункомъ 93: здѣсь даже скобочка дужки приготовлена, которая всегда рѣжется, плющится и принаивается уже на вещахъ. Между формочками есть, далѣе, такія-же для крохотныхъ крестиковъ на монистахъ, розетокъ на выпуклыхъ круглыхъ бляшкахъ, для бляшекъ съ монограммами (одна похожая на букву Ψ, для сережной подвѣски черниговскаго типа, той же нами описываемой фактуры полной имитаціи вещи ея отливкою.



Рис. 91. Каменная Кіевская формочка для бусъ.

Но формочка (рис. 94) для отливки подвѣснаго колта во 1-хъ не имѣетъ ничего общаго съ извѣстными доселѣ колтами: ни такого крохотнаго размѣра, ни рисунка подобныхъ грифоновъ (исполненныхъ выпуклыми, для наведенія фона вокругъ) не знаемъ въ существующихъ вещахъ, и стало быть, форма эта была назначена для своего рода поддѣлки; вѣроятно, поэтому, что и отливка въ ней дѣлалась изъ бронзы, отъ чего зависить нечистота раздѣлки между шариками обнизывающихъ бусъ и извѣстная грубость всей формы.







Рис. 93.

Рис. 92.

Каменныя формочки изъ Стараго Кіева.

Puc. 94.





Рис. 95. Миніатюра изъ греческой рукописи І. Куропадата въ Мадридской Національной. Библіотекъ. Свиданіе Святослава съ Цимисхіемъ.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Художественно-историческій разборь отдільныхь бытовыхь и церемоніальныхь предметовь, формь украшенія и уборовь мужскихь и женскихь въ русскихь древностяхь домонгольскаго періода—Княжеская женская діадема.— Гривны (бармы) и вообще нагрудныя украшенія вь ихь отношеніи къ византійскимь.—Ціпи церемоніальныя и служебныя.—Серьги въ формі колодочки или колты, украшенныя эмалью и чернью.—Браслеты.—Перстни.—Прочія украшенія.—Приложеніе.

Историческій анализь церемоніальныхь и бытовыхь формь украшеній вь русскихь древностяхь мы можемь по праву начать съ разсмотрівнія волотой діадемы Кіевскаго клада 1889 года. Золотая діадема служила, скажемь зараніве, по всей візроятности, женскимь головнымь украшеніемь: доказательство этого видимь, прежде всего, въ ея составі изъ девяти створокь, образующихь снаружи легкую выпуклость, ради отблесковь золотой поверхности устроенную, а внутри пустые лоточки, которыхь боковые края по бордюру проткнуты рядомь 5 противулежащихь отверстій, для того, чтобы въ нихь пропускать связующія нити, металлическія или иныя. Будь эта діадема візнцомь иконы, не было бы нужды въ этихь приспособленіяхь, а діадема состояла бы изъ сплошнаго листа. Второе доказательство: по концамь діадемы сділаны въ кружкахь дві женскія головки въ коронахь,

эмалевыя, какъ указаніе на назначеніе предмета. Третье доказательство заключается въ подвѣсныхъ къ створкамъ, по три къ каждой, цѣпочкахъ съ мелкимъ жемчугомъ и насажепными снизу эмалевыми бляшками, или же золотымъ, грушевиднымъ подобіемъ жемчужины; рядъ 21 подвѣсокъ (сохранилось вполнѣ 16) образуетъ то, что называлось издревле ряснами, заимствовано было изъ Византіи и въ позднѣйшее время почиталось даже необходимымъ ради приличія прикрытіемъ жепскаго лба; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, эти цѣпочки сдѣланы наскоро изъ свитой тонкой проволоки и, очевидно, безпокоили бы кожу, если бы лежали прямо на ней. Далѣе, нельзя предположить, чтобы и вся полоса діадемы изъ створокъ могла быть надѣваема прямо на голову, такъ какъ внутренніе ея края или рамки, вышиною 1/2 сантим., должны были бы рѣзать лобъ, и потому необходимо думать, что діадема была нашиваема на матерчатую подкладку, скорѣе всего, на высокую кику или кокошникъ, которой высота, по



Рис. 96. Княжеская діадема изъ Кіевскаго клада 1889 г. въ усадьбъ Гребеновскаго.

нашему мнѣнію, указывается и тѣмъ, что каждая створочка оканчивается, вверху и у пяты каждой арочки, тремя золотыми проволочными крючками, которыхъ укрѣпленіе въ кокошникѣ мы, однако, не можемъ угадать.

Далье, девять створокъ составлены изъ 7 кіотцевъ, имѣющихъ наверху луковицеобразную арочку съ уномянутымъ крючкомъ, на который посажено зерно жемчуга, и эти
кіотцы ясно указывають во-первыхъ на роль вѣнца, короны, только не царской, а княжеской,
а во-вторыхъ, на священный характеръ этого вѣнца, выраженный въ сакраментальной формъ
кіотцевъ. Между тѣмъ двѣ боковыя пластинки или створки (4½ сант. дл.) сдѣланы въ видѣ
съуживающейся полосы или лепты, что и придаетъ собственно всему украшенію форму
новязки или діадемы. Если же діадема и была первоначальною формою царскаго вѣпца, то
въ данномъ случаѣ такой архаическій типъ могъ быть легко формою церковнаго, брачнаго
вѣнца, чего, однако, по существующимъ образцамъ доказать нельзя, развѣ сопоставивъ
обычныя на брачныхъ вѣнцахъ изображенія Деисуса съ нашимъ.

Всь кіотцы или створки украшены византійскою перегородчатою эмалью, и притомътолько двь боковыя орнаментальными или декоративными сюжетами, а именно: кружочкомъ

съ женскою головкою въ коронъ, кружечкомъ съ пальметтою на изумрудномъ фонъ и четырьмя сегментами вокругъ перваго кружка, наполненными разводомъ аканеа. Мы имъли уже случай замътить, что такая форма эмалевыхъ украшеній можетъ происходить отъ подражанія цвътной лентъ, продернутой черезъ ажурную золотую пластинку. Женская головка, условной красоты поздняго греческаго антика, имъетъ корону въ видъ высокаго золотаго кокошника съ тремя камнями па переди; въ ушахъ головки большія жемчужины (uniones); фонъ изумрудный, любонытный остатокъ древнъйшей византійской эмали, встръчающейся именно въ декоративныхъ бляшкахъ.

Соответствующія фигурамъ греческія надписи сдёланы крупными уставными буквами, въ красной эмали, но дають характерныя неясности и особенности. А именно: въ имени МР ФV М и Р слиты чертою, какъ въ курсивё; Іоаннъ—оій, Гавріиль—ога, есть ошибка въ имени Петра, вездё не достаеть въ кружкё О вписываемой обыкновенно буквы а. Наконець, въ имени апостола Павла русскій эмальеръ или не имёлъ греческаго образца, или не захотёль слёдовать ему, но составиль имя по древне-русски: О АГІО ПАВЬЛЪ, не забывъ, однако, сдёлатъ ковычку для обозначенія сокращаемой сигмы въ греческихъ словахъ, которой нётъ въ имени Петра, гдё бы ей быть слёдовало. Словомъ, эта ошибка окончательно выдаеть работу русскаго мастера, и въ этомъ отношеніи является по истинё драгоцённымъ и незыблемымъ свидётельствомъ того, что въ Кіевё русскіе мастера въ ХІ и ХІІ вёкахъ производили эмаль, и что многочисленныя ел произведенія, добываемыя нынё изъ земли, даютъ памъ яспое попятіе о высотё этого наиболёе тонкаго и труднаго художественнаго мастерства на югё Россіи въ древнёйшемъ періодё.

Вотъ почему, первое мѣсто въ данномъ памятникѣ занимаютъ не вопросы сюжета и его значенія въ діадемѣ, а именно техническія достоинства и недостатки исполненія и эмалеваго мастерства. Оказывается, что русскіе эмальеры умѣли работать въ эмали не хуже самихъ Грековъ, если принять во вниманіе два обстоятельства: то, что вещь принадлежитъ срединѣ XII или даже концу XII вѣка, когда уже эмалевая техника значительно упала, какъ то мною доказано въ сочиненіи о «Византійскихъ эмаляхъ», и то, что діадема извлечена изъ земли и пострадала отъ спльпаго окисленія. Эмаль сохранила вполнѣ свои цвѣта только въ фигурахъ апостола Петра и апостола Гавріила, во всѣхъ прочихъ сильно поблекла.

Византійскіе типы значительно измѣнились и переданы съ значительными сокращеніями и опущеніями непонятыхъ русскимъ эмальеромъ деталей: такъ напр. есть цвѣтные сапожки и башмаки у Божіей Матери, Архангеловъ, но нѣтъ ни у кого изъ прочихъ фигуръ сандалій, и передача ступни сдѣлана не въ обычной схемѣ, а весьма обще и неуклюже; тоже слѣдуетъ замѣтить о рукахъ, особенно благословляющихъ, объ очеркѣ фигуръ, совершенно утратившихъ пропорціи коренастыхъ и мускулистыхъ типовъ, что преимущественно можно наблюдать по двумъ фигурамъ ангеловъ. Далѣе, рисупокъ одеждъ, хитона и гиматія, часто не различимъ, или сбитъ, или выложенъ не только условно, но и безъ различія верхней и нижней одежды, чего никогда не бываетъ въ греческой работѣ; спутапъ рисунокъ лорона, а въ лоронѣ архангела

Михаила дань собственно орарь. Лики также утратили греческія черты, появились квадратныя головы, одутловатыя физіономіи, грубыя черты. Архангелы, вмѣсто того, чтобы держать мѣрила или посохи съ крестомъ, прижимають одну руку къ груди, а другою поддерживаютъ сферу. Фоны нимбовъ или бирюзовые или изумрудные, темнолиловыхъ нѣтъ, и одежды, имѣвшія въ византійскихъ эмаляхъ этотъ цвѣтъ, стали здѣсь рѣзкаго синяго цвѣта. Тѣлесный цвѣтъ, однако, отличается превосходнымъ оттѣнкомъ и показываетъ намъ, до какого совершенства могли, стало быть, доводить русскіе мастера эту утонченную технику.

Представляемый здёсь снимокъ превосходенъ по своей точности и характерности въ передачё поблеклыхъ оттёнковъ эмали, но не посвященные въ секреты окисленія различныхъ ея тоновъ не въ состояніи угадать бывшихъ прежде цвётовъ. Такъ, на Апостолё Петр'є зеленоголубой гиматій и голубой хитонъ еще можно различить, но 'съ трудомъ можно узнать, что на Богоматери была темно-лиловая—пурпурная фелонь и голубоватый хитонъ, что у Христа голубой хитонъ и пурпурный гиматій, что пенула Предтечи имёла темнолиловый цвётъ, а хитонъ былъ голубымъ, и что Апостолъ Павелъ, въ противуположность Петру (византійскій пріємъ), имёль голубой гиматій и зеленый хитонъ.

Сильное окисленіе заставляеть насъ думать, что если эмалевыя краски были очень чисты, ярки и блестящи въ русскомъ издѣліи, то шлифовка ихъ заставляла многаго желать, и ея недостатки сильно видны на сохранившихся наилучше мѣстахъ.

Діадема является, подобно рязанскимъ бармамъ, блестящимъ и необыкновеннымъ открытіемъ въ русскихъ древностяхъ: будучи, очевидно, художественнымъ произведеніемъ русскаго мастера, этотъ памятникъ даетъ намъ множество любопытныхъ указаній всякаго рода и проливаетъ свѣтъ на древнѣйшій періодъ быта русскаго народа. Въ тоже время, благодаря своимъ ближайшимъ связямъ съ византійскимъ искусствомъ и его техникою, этотъ памятникъ отличается рѣдкою ясностью, и можетъ дать выводы точные и опредѣленные, чего нельзя сказать о рязанскихъ бармахъ. Наконецъ, по своей формѣ и назначенію, діадема представляетъ единственную въ своемъ родѣ рѣдкость и можетъ быть причтена къ тѣмъ вѣнцамъ и коронамъ, которыя составляютъ драгоцѣнное наслѣдіе пародной древности для европейскихъ странъ.

Кіевская діадема состоить, какъ сказано, изъ золотыхъ нластинокъ, въ формѣ арочныхъ кіотцевъ ¹), устроенныхъ сзади полыми, при помощи стѣнокъ по краямъ, имѣющихъ въ вышину около 2 миллиметровъ. Но, въ отличіе отъ другихъ кіевскихъ бляшекъ, медальоновъ и щитковъ, въ бармахъ, цѣпяхъ и тому подобныхъ украшеніяхъ, здѣсь нѣтъ подпайки или золотаго листа, припаяннаго къ стѣнкамъ съ обратной стороны и закрывающаго внутренность этихъ бляшекъ съ цѣлью предохранить эмалевые лоточки и связать этою подпайкою стѣнки. Почему здѣсь этого не сдѣлано, вполнѣ понятно. Діадема составляется изъ девяти щитковъ посредствомъ шести нитей или проволокъ, которыя, будучи продѣты черезъ шесть отверстій,

<sup>1)</sup> Въ описяхъ именно о такихъ пластинкахъ, набивавшихся на иконы и прочую утварь, употребляется выраженіе «дробницы кіотцами».

сдёланных въ каждой боковой стынкі, связывають всё щитки вмісті. Проволоку, такимь образомь, надо продівать внутри лоточковь, и потому они не могли быть закрыти подпайкою, иначе при разрыві проволоки, пришлось бы вновь ее снимать. Мы сказали даліве, что такого рода діадема не могла быть въ этомь виді надіваема на голову, пе ділая царапинь на кожі острыми краями стінокь, и, стало быть, должна была привішиваться вплотную на ленту или, скоріве, козырь изъ соотвітствующей по цвіту (пурпурнаго, темнолиловаго) парчи. А такъ какъ діадема составляєть въ длину 0,335 м., то, очевидно, концы ея должны приходиться надь ушами, и потому мы полагаемь, что діадема составляла начельное украшеніе кокошника или кики не замужней женщины, по переду, или по лицевой стороні козырька, въ то время, какъ сзади къ нему пристегивалось головное покрывало. Воть почему и самая форма двухъ угловыхъ щитковъ воспроизводить не ленту (одинаково широкую) и не собственно вінець, а именно кику или кокошникь съ вырізнымъ расширеніемъ посреди. Гораздо трудніве отвінать на вопрось, почему именно остальные щитки приняли форму кіотцевь: въ зависимости ли отъ священныхъ изображеній, или мы имівемъ здісь новое указапіе на формы женскихъ візнцовь.

Угловые щитки представляють каждый по шести эмалевыхь украшеній: изъ пихъ два имѣють форму темносинихь кружковь (которые здѣсь, по всей вѣроятности, напоминають прежніе драгоцѣные камни), а четыре въ видѣ треугольниковь или, скорѣе, вырѣзокъ, обрамляють по четыремъ угламъ тотъ кружокъ, въ которомъ представлена женская голова въ вѣнцѣ. Другой кружекъ на концѣ, съ тѣмъ же темносинимъ фономъ и красною каймою, представляеть подобіе пальметки съ двумя гроздями и загибающимся внутрь акантовыми лапами, бѣлаго цвѣта.

Наиболее интереса представляеть эмалевый кружокь съ женскою головою до плечь, въ вёщё. Темносиній цвёть имієть въ одномъ кружкі индиговый оттінокь, въ другомъ совершенно потеряль цвёть, но, надо думать, имієль тоже значеніе воздушнаго темно-голубаго нимба, какь и въ предметахъ, указываемыхъ ниже. Корона въ виді стеммы (по неправильности, издавна принятой еще въ византійскихъ изображеніяхъ, боковыя стороны ея опущены), или золотаго обруча съ однимъ краснымъ начельнымъ камнемъ и двумя синими по бокамъ. Въ ушахъ двё грушевидныя жемчужины (uniones). Изображеніе это имієть исключительно декоративный характеръ и важно именно потому, что указываетъ на назначеніе діадемы служить именно женскимъ вёнцомъ.

Такъ, мы встрѣчаемъ женскую голову въ вѣнцѣ на сережныхъ подвѣскахъ съ эмалевыми украшеніями въ кіевскомъ кладѣ, найденномъ въ 1876 г. возлѣ Десятинной церкви, въ усадьбѣ Лѣскова (см. табл. XV, 12, 14); женская юная фигура съ распущенными каштановыми волосами, въ золотой одеждѣ, съ большою золотою короною, украшенною камнями и сведенною въ видѣ кики. Очевидно, по волосамъ, это дѣвица, и такого рода головныя повязки должны были украшать исключительно дѣвичьи головы, въ видѣ полумѣсяца 1).

<sup>1)</sup> Эмалевыя серебряныя діадемы почевыхъ арабовъ (нав. thacebd) въ Вискръ—Алжирской Сахаръ, доставляемыя

Въ древней Руси эти діадемы назывались *челомъ*, и извѣстно, что Иванъ Даниловичъ Калита завѣщалъ своей дочери, между другими нарядами, такое чело; челомъ же называлась и передняя часть кики, въ отличіе отъ высокаго кокошника <sup>1</sup>).

Между курганными древностями Россіи мы не находимъ головныхъ уборовъ, подобныхъ Кіевской діадемѣ, кромѣ рѣдкихъ случаевъ, когда въ видѣ отдаленнаго восноминанія о древнемъ обычаѣ, нонадаются на головахъ женскихъ остововъ вѣнчики въ видѣ тонкой пластинки изъ низкопробнаго серебра, съуживающіеся къ концамъ и снабженные крючками или петлями для связыванія назади головы. Эти пластинки встрѣчены были въ с. Ижоры, Петербургской губ., Хрипеловѣ, Корчевскаго у. Тверской губ., и дер. Вороновой, Углицкаго у. Ярославской губ. Въ Люцинскомъ могильникѣ найдены два типа женскихъ головныхъ повязокъ: одинъ имѣетъ видъ широкой тесьмы изъ бронзовыхъ спиралей, нанизанныхъ на шнуры, тесьма перехвачена поперечными пластинками (ср. Кіевскія золотыя скобочки), словомъ, форма тесьмы напоминаетъ мелкія косы, уложенныя надо лбомъ и перевязанныя лептами. Этотъ варварскій уборъ, очевидно, воспроизводитъ римскій или скорѣе византійскій типъ. Другой типъ представляетъ нѣчто въ родѣ металлическаго колнака изъ свитаго вокругъ себя жгута, котораго кольца состоять изъ тѣхъ же спиральныхъ трубочекъ, воспроизводящихъ естественныя формы заплетенной и закрученной косы: головные уборы этого типа находятся въ разныхъ могильникахъ западной Россіи и Литвы.

Къ историческимъ даннымъ по вопросу о происхождении діадемы, въ украшеніяхъ древняго міра, прибавимъ указанія средневѣковаго Востока: діадема съ кіотцами и зубчатая изображается на монетныхъ изображеніяхъ византійскихъ царицъ <sup>2</sup>); съ кіотцами, подѣленными жемчугомъ, на портретѣ догарессы въ мозаическомъ изображеніи положенія мощей Св. Марка въ ц. Венеціи; зубчатая на эмалевой бляшкѣ Pala d'oro, на портретѣ Зои въ медальопѣ сокровищницы (Tesoro di San Marco) венеціанской ц. св. Марка, въ миніатюрахъ Ват. Менологія <sup>3</sup>).

Семь кіотцевъ діадемы представляють иконописную композицію, изв'єстную въ русской иконописи подъ именемъ Деисуса (д'є́тоє). Ея составъ, наиболье типичный, ограниченъ Іоанномъ Предтечею и Маріею, архангелами Гавріиломъ и Михаиломъ и Апостолами Петромъ и Павломъ; распредѣленіе щитковъ, показанное на рисункѣ, согласно съ намятниками. А именно: средоточіе «моленія» образуютъ, какъ извѣстно, собственно три фигуры, т. е. Спаситель съ Іоанпомъ и Маріею; для иконы, для иконописной декораціи, напр. иконостаса, этихъ фигуръ достаточно, чтобы въ умѣ молебщика было ясное представленіе Небесной Церкви, приносящей моленіе Спасу. Но въ куполѣ, гдѣ Спаситель является уже «Паптократоромъ», Вседержителемъ, Небеспая Церковь воздаетъ ему хвалу, славу, и потому вокругъ средняго медальона съ образомъ Спаса является ангельскій хоръ, или четыре архангела;

туда Еврении, въ вида коронъ или стеммъ изъ щитковъ—кіотцевъ, см. у Racinet, Costume historique, II, Afrique pl. EJ, 3 10. Діадемы украпляются на кокошникъ.

<sup>1)</sup> Арпетовъ, Иромышленность древней Руси, 1866, стр. 159, прим. 493.

<sup>2)</sup> Ирины: Sahatier, XLI, 7, 9; Өсөдөры 842-856, ibid. XLIV, 8.

а) Өсофано, 16 Декабря; Өсодоры—11 Феврадя; Екатерины 25 Поября, всв съ зубчатымъ верхомъ.

но, когда Спасъ бываетъ окруженъ Іоанномъ и Марією, то четыре архангела являются въ барабанѣ купола сбоку этихъ представителей Церкви первородныхъ, на небесахъ, а именно: Богородица изображается на восточной сторонѣ круга, а Предтеча противъ нея на западной. Два верховныхъ апостола должны, по этому, слѣдовать за архангелами, ибо они представляютъ собою уже церковь земную, установленную при Вознесеніи на небеса Господа, явившагося во плоти и учредившаго церковь Свою до Втораго Пришествія. Вотъ почему, равнымъ образомъ, мы никогда не встрѣчаемъ въ росписи купола и барабана собственно композиціи Деисуса съ Апостолами, и даже было бы не точно называть Деисусомъ изображеніе Вседержителя съ І. Предтечею, Марією, архангелами и Пророками.

Собственно Деисусъ или Моленіе есть композиція, принадлежащая алтарю, его сводамъ и стѣнамъ, какъ главное изображеніе земной церкви, возносящей непрестанно свои мольбы Богу черезъ своихъ верховныхъ ходатаевъ и заступниковъ. Именно въ этомъ значеніи божественнаго сліянія церкви земной и небесной и непосредственной связи земной церкви съ ея главою Христомъ, Деисусъ есть основная тема стѣнописи и иконныхъ украшеній церкви, и потому дѣлается въ эпоху установленія церковной росписи основою всякаго рода композицій, а затѣмъ главною темою иконостасовъ.

Именно Деисусъ придаеть ряду священныхъ изображеній требуемое единство и идеальный смыслъ: то, что было бы, помимо этого единства, картиною, становится иконою, т. е. священнымъ руководителемъ молебщика въ его мысляхъ.

Главный образъ Деисуса, Іисусъ Христосъ представленъ въ темнолиловомъ <sup>1</sup>) гиматіи и синемъ хитонѣ, въ сандаліяхъ, съ крещатымъ нимбомъ вокругъ головы и съ Евангеліемъ въ рукахъ. Онъ благословляетъ сложеніемъ трехъ перстовъ <sup>2</sup>), какъ приличествуетъ Спасу Вседержителю, и смотритъ прямо предъ собою; поза выставленной слегка впередъ правой ноги, столь обычная для греческаго и византійскаго искусства, не понята рисовальщикомъ или неумѣло передана, какъ въ рисункѣ правой ноги, такъ и въ складкахъ на ея колѣнѣ. Волосы Спаса темнокаштановые, обильные, волнистые; борода полная и округлая (юпитеровская), хотя и раздвоенная по срединѣ. Словомъ, типъ Христа близокъ къ древнехристіанскому типу лицевой Псалтири и древнѣйшихъ эмалей <sup>3</sup>), и потому ясно отличается отъ новаго, хотя ему современнаго типа, представляемаго сицилійскими мозаиками.

Іоаннъ Предтеча стоитъ передъ Спасителемъ, слегка обернувшись и склонивъ голову; съ жестомъ моленія воздѣвая обѣ руки, онъ, однако, не смотритъ на него, какъ и Богородица, но глядитъ передъ собою, видимо, молясь внутренно, съ сокрушеніемъ. Предтеча одѣтъ въ голубой хитонъ, покрытый зигзагообразными складками (какъ и у Маріи), такъ что здѣсь рисовальщикъ копировалъ одежду, туго подпоясанную и приподнятую на чреслахъ, а потому

<sup>&#</sup>x27;) Цвъта разложились: гиматій представляеть блёднокоричневый цвъть, прежній цвъть нимба сталь не узнаваемь; сохранилась лишь эмаль тела и белая въ рукавахь креста на нимбе безь измёненія; болье прочною оказывается красная въ клавахъ, буквахъ и коймахъ.

<sup>2)</sup> Объ этомъ сложения см. соч. наше: «Византійскія эмали А. В. Звеннгородскаго».

<sup>3)</sup> Ibid.; ср. также типь въ Кіево-Софійской мозанкв, Рус. Древ. вып. IV.

собравшуюся такими складками; уже византійскій оригиналь имѣль всю ту схематичность и деревянность, какую мы здѣсь находимь. Поверхь хитона надѣта милоть—верхняя одежда пророка изъ верблюжьяго волоса, темнокаштановаго цвѣта, и съ бахромою по концамь. Ликъ Предтечи, заключенный въ бирюзовый нимбъ, отличается рѣзкими аскетическими чертами, свойственными византійскому типу послѣдняго и высшаго пророка 1). Къ сожалѣнію, работа русскаго эмальера оказалась здѣсь особенно неудовлетворительною: одинъ глазъ, т. е. кружокъ съ эмалью на лицѣ Іоанна сдвинулся, носъ скривился, эмаль во многихъ мѣстахъ выщербилась, перегородки оказываются чѣмъ то помяты и частію порваны.

Богородица представлена въ той-же позѣ, какъ и І. Предтеча, и голубой или бирюзовый хитонь ел, какъ сказано выше, исполнень по одинаковому рисунку. Поверхъ хитона надѣта и спускается съ головы темнолиловая фелонь. Всѣ цвѣта эмалей, кромѣ тѣлеснаго, разложились и поблекли, измѣнившись на свѣтло-пепельный и свѣтло-коричневый; только нимбъ сохранилъ мѣстами бирюзовый цвѣтъ, и рукава хитона обнаруживаютъ голубую эмаль. Все остальное помутнѣло и имѣетъ неопредѣленный рыжевато-коричневый цвѣтъ па поверхности.

Однако, отлично сохранившаяся фигурка Архангела Гавріила налѣво представляеть намъ краски эмалей съ такою рѣзкою пестротою, такое паденіе эмальерной техники въ кіевскихъ работахъ, что ничего подобнаго мы не могли бы найти въ византійской эмали. Напр. цвѣтъ нимба Архангела имѣетъ такой яркій голубо-бирюзовый цвѣтъ, какого мы не знаемъ въ византійскихъ эмалевыхъ краскахъ; хромъ на оплечьи и лоронѣ грязнаго цвѣта и зеленоватаго оттѣнка, жемчугъ на красныхъ (кирпичнаго оттѣнка) цангахъ сдѣланъ голубымъ, а одежда индигово-синяго цвѣта. Въ рисункѣ одежды обоихъ Архангеловъ Гавріила и Михаила допущена крайняя несообразность: лоронъ въ видѣ пояса проходитъ по животу на бокъ, по не представлено, какъ онъ отсюда переброшенъ па лѣвую руку, а между тѣмъ съ лѣвой руки Гавріила и съ правой—Михаила виситъ конецъ синей одежды, которая должна, по настоящему, представлять исподъ конца лорона. Наконецъ, рисупокъ крыльевъ обезображенъ узкостью ихъ у плечъ, а Архангелы, вмѣсто обычныхъ скипетровъ, очевидно, затруднявшихъ эмальера, держатъ въ одной рукѣ сферу, а другую свободную руку молитвенно прижимаютъ къ груди, что, пожалуй, приличествуетъ болѣе по смыслу сценѣ Моленія.

Апостолы Петръ и Павелъ могутъ считаться наиболье удачными фигурами: причина этого не столько въ мастерствъ и тщаніи эмальера, сколько въ характерности типовъ, допускающей всякаго рода вольности и неправильности, которыя не могутъ всетаки исказить типа.

Оба Апостола стоять въ извъстной позъ греческаго ритора, съ выставленною слегка ногою, но этой позъ недостаеть опять полноты въ рисункъ: гиматій, хотя проходить спереди по тълу и приподнять, однако не переброшень черезъ лъвую руку и оканчивается неизвъстно какъ и гдъ, не образуя необходимой складки драпировокъ поверхъ согнутаго локтя, съ ниспадающимъ концемъ. Далъе, въ именословномъ благословеніи у Петра неправильно изображены пальцы правой руки: дъло въ томъ, что тоже благословеніе у Апостола Павла пред-

7

<sup>1)</sup> См. о типъ въ соч. «Византійскія эмали».

ставлено по архіерейски снаружи, или ладонью впередь, и потому, вѣроятно, для симметрической противуположности (а можеть быть, для того, чтобы Петру не придавать архіерейскаго благословенія), Петрь благословляєть сложеніемь перстовь внутрь, къ своей груди, въ молитвенномь жестѣ, и съ этимъ именно благословеніемъ рисовальщикъ не справился. Апостоль Петрь держить свитокь, а Павель—Евангеліе—также характерное различіе апостоловь. Одѣяніе того и другаго тождественны, какъ и индиговый цвѣть нимба. Характерь типовъ того и другого Апостола въ византійскомъ искусствѣ былъ нами очерченъ нѣсколько разъ и слишкомъ подробно для того, чтобы надо было повторять 1) здѣсь тоже, что было сказано. Прибавимъ только, что эмальеру особенно удались сѣдые курчавые волосы Петра пепельнаго цвѣта и менѣе усиѣшно выполненъ ликъ Павла, съ густою каштановою бородою.

Мы имѣемъ доселѣ гриены или золотые медальоны (такъ называемыхъ бармъ) въ слѣдующихъ кладахъ: 1) Кіево-Михайловскаго монастыря 1824 года: два золотыхъ медальона съ эмалевыми изображеніями Спасителя и Св. Бориса (?) извѣстны намъ только по краткому описанію и дурному рисунку; 2) Кіева, съ Большой Житомірской улицы 1880 г. съ 3 медальонами, па которыхъ финифтью изображены три лика Деисуса—подробно описываются ниже; и 3) въ знаменитомъ Рязанскомъ кладѣ, находка 1822 года, которая, благодаря своему составу, и получила даже впервые удержавшееся доселѣ названіе «Рязанскихъ бармъ».

Затемь уже следують более многочисленныя гривны серебряныя: 1) въ Черниговскомъ кладъ 1850 г. 1 серебряный медальонъ съ крестомъ; 2) во Владимірскомъ 1865 года два медальона, полуразрушенные, одинъ съ изображениемъ Архангела чернью и резьбою; 3) въ Старо-Рязанскомъ кладъ 1868 года три медальона съ крестами, одинъ средній большой; 4) въ той же Старой Рязани быль найдень въ томъ же году другой кладъ съ двумя медальонами, на одномъ резьбою изображень Спаситель, на другомъ Богородица (быть можеть, отъ Деисуса въ трехъ ликахъ, но Іоанна Крестителя не достаетъ); 5) изъ Спасскаго увзда, Казанской губерніи, міста Вел. Болгарь, великолічная находка девяти медальоновь съ крестами; 6) Новгородской губерніи, Старорусскаго уёзда, деревни Сельцы, кладъ съ пятью медальонами и наконецъ 7) замѣчательное «Суздальское оплечье», изъ 6 медальоновъ и 12 бусинъ; найденное въ окрестностяхъ Суздаля, на одномъ изъ кургановъ деревни Исады и изданное 2) графомъ А. С. Уваровымъ <sup>3</sup>). Изъ всёхъ этихъ кладовъ мы подвергаемъ разбору только медальоны Новгородскіе и «Суздальское оплечье», какъ наиболье характерные образцы серебряныхъ бармъ, такъ какъ серебряные медальоны съ изображениемъ Спаса и Богородиды изъ Старой Рязани и Архангела изъ Владимірскаго клада, хотя и важны по связи серебряныхъ бармъ съ золотыми, однако являются, во всякомъ случав, повтореніями этого золотаго оригинала.

<sup>1)</sup> Византійскія церкви и памятники Константинополя, Одесса, 1886. Византійскія эмали А. В. Звенигородскаго,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Изъ этихъ вдадовъ: 1, 2, 3 и 4 представляютъ находки неполныя, малозначительныя и повторенія типовъ лучшихъ и болье характерныхъ, а потому вдёсь не разсматриваются; пятый (Казанскій) почти тождественъ съ щестымъ, и потому не описывается.

<sup>3) «</sup>Древности» Моск. Арх. Общ., тонъ V, 1—18.

Далье, ясно, что какъ по времени, а особенно мьсту происхожденія, какъ и по матеріалу, на первомъ мьсть должны быть поставлены медальоны Житомірской улицы, и посль нихъ уже знаменитая находка Старой Рязани или «Рязанскія бармы».

Въ Кіевскомъ кладъ 1880 года, найденномъ на Большой Житомірской улицъ, останавливають на себѣ особение наше вниманіе три золотыхъ медальона или три гривны. Онѣ сдѣланы въ видъ слегка выпуклыхъ съ лицевой стороны и совершено плоскихъ на изнанкъ круглыхъ щитковь; средній медальонь со Спасителемь, онь же самый большой, имтеть 0.072 м. въ попер., оба меньшіе боковые, 0.065 м. Каждый щитокъ имветь съ краю узенькую орнаментальную каемку или рамочку иконки; рамочка составлена изъ двухъ бордюрныхъ жгутиковъ, въ которыхъ мастеръ подражаль сканью прежнимь овамь. Въ этой рамочкъ размъщены затъмъ четыре гиъзда съ тремя сохранившимися стеклянными подобіями изумрудовъ и двумя кампями и четыре розетки въ видѣ вогнутой чашечки съ крутящимися лепестками и посаженною внутри жемчужиною. Въ промежуткахъ, между гнездами и розетками, припаяны обычные сканные разводы очень тонкой работы. Скань имптируеть здёсь двойные жгутики и, вмёсто собственнаго сученія золотыхъ нитей, исполнена только въ вид'в нас'вчекъ или нарубокъ по поверхности ленточекъ. Затвиъ, внутри этой каймы, вокругь внутренняго щитка прежде шла нитка жемчуга, для укрвиленія которой имвются скобочки. Внутренній щитокъ приподнять на 0,005 м. и представляется слегка выпуклымъ, на подобіе стекла карманныхъ часовъ. Въ большой бармицъ этотъ щитокъ имъетъ 0,045, въ двухъ меньшихъ-0,04 м. Щитки украшены эмалевыми изображеніями такъ наз. Деисуса. въ большомъ щиткъ посрединь Спасъ, въ правомъ (отъ Спаса) Богородица, въ лѣвомъ І. Предтеча. Наконецъ каждан бармица имѣстъ наверху ушко въ формъ бусины боченочкомъ, движущейся на шарниръ, но въ главной бармицъ бусина имфеть поверхность изъ граней и усажена крохотными жемчужинами въ гнфздахъ.

Эмалевыя иконки Деисуса на бармахъ Кіевскаго клада съ Б. Житомірской улицы представляють, внѣ сомнѣнія, чисторусскую, мѣстно-кіевскую работу и потому нуждаются въ возможно точномъ описаніи 1). Композиція фигуръ, представленныхъ по грудь, принадлежить византійскому оригиналу, хотя уже не передана съ той строгостью типа, какую мы привыкли находить въ византійскихъ эмаляхъ; по всего болѣе измѣнились противъ нихъ краски, ихъ химическій составъ и блескъ, ихъ прочность и прозрачность.

Спаситель представлень, на первый взглядь, какъ будто стоящимь—какъ по пизу фигуры отъ груди—согласно обычной композиціи Деисуса кажется въ византійскомъ искусствѣ; голова и вся фигура повернуты слегка слѣва направо, какъ бы обращаясь къ Матери, которой заступничество является, такимъ образомъ, преимущественно угоднымъ. Деспица Спаса благо-словляетъ передъ грудью сложеніемъ трехъ перстовъ, не именословнымъ, но греческимъ, съ поднятіемъ двухъ: указательнаго и большого. Лѣвая рука придерживаетъ Евангеліе съ боку,

<sup>1)</sup> Тамъ болье, что снимки, представляемые табл. I. II, не такъ удовлетворительны, какъ всъ прочіе, со стороны красокъ въ особенности: здъсь не переданы вовсе цвъта одеждъ, изивненъ цвъть волосъ, лица, тъла вообще, не выраженъ разнообразный аллыяжъ волота въ щиткахъ и пр.

а не снизу, какъ было бы при изображении Спасителя стоящимъ, и потому надо думать, что рисовальщикъ предполагалъ изображение Спаса на престоль съ предстоящими, стало быть, уже поклоненіе Спасу Великому Архіерею. Гиматій синяго цвета, окутывающій левое плечо, появляется только краемъ на правомъ и затемъ, пройдя за рукою, снизу подъ нею проведенъ по тёлу и переброшенъ концомъ на лёвую руку. Здёсь въ рисункё явныя ошибки по изображенію одежды: такъ и хитонъ не имбетъ рукавовъ, а латиклавій проведенъ въ видб каймы, -- какъ разъ ошибки, нами наблюдаемыя на русскихъ эмалевыхъ издёліяхъ оклада Мстиславова Евангелія. Далье, рисовальщикь окаймиль краснымь обрызомь кодексь Евангелія съ левой стороны, тогда какъ никто не держить книги обрезомъ впередъ, а корешкомъ назадъ и на всехъ изображеніяхъ Спасителя, держащаго Евангеліе (а такимъ изображеніямъ пъсть числа) всегда именно такъ и бываеть. Ликъ Христа сохранилъ византійскій типъ, длинный оваль, волнистые, длинные волосы, маленькую, раздвоенную бородку, большіе глаза и длинный прямой нось; волосы коричнево-лиловаго оттыка. Но зеленый хитонь уже не бирюзоваго оттънка, а мышьяковаго, нимбъ не голубой, а синій и одного цвъта съ гиматіемъ, который въ византійскихъ эмаляхъ бываеть темно-лиловымъ. Надпись ІС. ХС. нацарапана пебрежно, и бывшая въ пей красная эмаль выпала. Всв првта въ фигурв разложились и поблекли, края оторвались, и въ общемъ фигура наиболъе пострадала.

Образъ Богоматери выполненъ болѣе тщательно и лучше сохранился. Въ немъ можно прослѣдить съ большею ясностью, что именно затрудияло русскаго эмальера въ его естественномъ стремленіи приблизиться къ оригиналу настолько, чтобы не было видно русской работы, а вся вещь казалась бы греческою. Здѣсь краски частью тѣже: синяя пенула, зеленый хитонъ, но нимбъ голубо-бирюзоваго, нѣжнаго цвѣта; повидимому, эмалевые порошки этихъ красокъ происходять изъ Греціи, и только этимъ можно объяснить себѣ отличный тѣлесный цвѣтъ, столь нѣжный, что напоминаетъ только византійскія работы. Но тутъ же рядомъ русскаго мастера выдаетъ рисунокъ фигуры и особенно рукъ: онѣ уродливо тонки, малы, пальцы переданы съ крайнимъ преувеличеніемъ, всѣ ленточки порваны, а кругомъ лѣвой руки красная кайма очень толста; рисунокъ лица грубый. Еще болѣе выдаетъ того-же мастера драпировка пенулы, на груди окончательно спутанная: какія то продольныя полосы идутъ къ правой рукѣ, а отъ нихъ поперечныя обшивки. Надпись МН — От, вмѣсто обычнаго сокращенія МНР.

Гораздо лучше, по краскамъ и сохранности, а также по характеристикъ лика, медальонъ І. Предтечи. Мы видимъ здёсь собственно лучшій византійскій типъ: черпые, какъ смоль, косматые волосы, свалявшіеся и торчащіе въ разные стороны, спускаются по плечамъ; черная борода тоже свалялась клочьями и висить отдёльными прядями, длинный оваль, съ большими глазами, наполненъ эмалью превосходнаго цвъта, съ нѣжнымъ оливковымъ оттънкомъ, отлично идущимъ къ лику отшельника, живущаго на жаркомъ югѣ одною жизнью съ природою. Но на фелони все-таки перепутаны красныя клавы, перетянутыя здѣсь въ четырехъ мѣстахъ и, на нашъ взглядъ, не объяснимыя, хотя зигзагъ клавы на лѣвой рукъ и скопированъ съ византійскаго оригинала довольно близко.

Наконецъ, принадлежностью бармъ, которыя могли быть составлены даже изъ этихъ трехъ медальоновъ, являются три раздѣлявшія ихъ на шнурѣ бусины изъ золота, сохраненныя кладомъ. Онѣ являются въ формѣ боченочковъ, но исполненныхъ ажурными рѣшотками вокругъ срединной трубочки, служившей для нанизыванія, и имѣютъ 0,035 метр. длины. Фактура арочекъ, которыми раздѣланы рѣшеточки, и средняго ажурнаго пояска, чрезвычайно характерна для XII вѣка, какъ и манера насѣчекъ, вмѣсто скани.

Такъ называемое «суздальское оплечье» найдено было въ боку кургана въ сел. Исадъ Суздальскаго убзда; вещи лежали въ кучф, едва прикрытыя землею, и видимо, въ торопяхъ, безъ всякаго порядка, всунуты въ могильпую насыпь, съ боку ея, стало быть, скрыты 
на время подъ землею въ тревожную пору. Кладъ состоить изъ шести серебряныхъ медальоновъ ¹), украшенныхъ крестами (кромф одного), по способу рфзьбы, наведенныхъ чернью и 
позолоченныхъ и 12 серебряныхъ, также позолоченныхъ, бусъ большаго размфра (по 2 зол. 
вфсомъ каждая) и имфющихъ обычный видъ боченочковъ съ зернью и выпуклыми подобіями 
камней, но двф бусины имфютъ иной типъ желудей, набранныхъ по средней перепояскф 
зернью и затфмъ обтянутыхъ нитями. Графъ Л. С. Уваровъ, соединяя всф эти предметы въ 
одно ожерелье, составляетъ его изъ всфхъ шести медальоновъ, при чемъ выходитъ, что два 
большіе медальона (0,95 и 0,91 м.) помфщаются одинъ на груди, а другой на спинф—случай 
почти немыслимый въ украшеніяхъ. Между тфмъ, весьма возможно, что въ кладф сохранено два 
ожерелья, каждое съ большимъ медальономъ и двумя малыми, изъ которыхъ одна пара имфетъ 
размфры побольше: 0,71 м., а другая поменьше: 0,58 м.

При такомъ предположеніи единственное обстоятельство, служащее поміхою, получаеть особое значеніе. А именно: указанная пара малыхъ медальоновъ не дружки, на одномъ изображенъ крестъ, на другомъ—мученикъ; въ данномъ случать, очевидпо, образъ выбранъ не даромъ, т. е. или это есть образъ святаго патрона для владівльца ожерелья, или онъ приложенъ, какъ особый покровитель. Мы полагаемъ, вслідъ за Оленинымъ и Снегиревымъ, что здісь (какъ и на Мстиславовомъ евангеліи) 2) изображенъ Св. Борисъ или Глітов, трудно сказать, который изъ двухъ 3).

Въ Новгородской губерніи, Старорусскомъ увздв, близь дер. Сельцы, въ 1892 году найдень быль кладъ серебряныхъ вещей, нынв хранящійся въ Новгородскомъ Музев 4). Въ кладв теперь оказался только одинъ кусокъ серебрянаго Новгородскаго рубля (такъ называемой гривны), но количество найденныхъ предметовъ осталось неизвъстнымъ. Предметы относятся къ разряду убора, притомъ мужескаго и женскаго. Такъ напримъръ имъется пара

<sup>1)</sup> Графъ А. С. Уваровъ предлагаеть называть эти медальоны въ отдельности дробницами, во такъ называльсь лишь мелкія бляшки, нашивныя на одеждахъ, согласно съ этимологією слова, или также крохотные пластинки, пуговки и пр., набивавшіяся на доскахъ, иконахъ, металлахъ и пр.

<sup>2)</sup> См. мое соч. «Византійскія эмали».

<sup>3)</sup> Графъ А. С. Уваровъ опровергаеть это давно высказанное соображение деталями типовъ Бориса и Гитба, но детальность иконописныхъ типовъ въ эмаляхъ и тельникахъ мастерами вообще не преследовалась.

<sup>4)</sup> См. Краткое описаніе Новгородскаго Музея, составленное В. Ласковскимъ и Н. Лашковымъ, Новгородъ, 1893, стр. 56 съ рис. Фотографіи сдінаны Имп. Арх. Коминссією.

сереть, изъ серебра, весьма любопытнаго типа, а именно, на мѣсто обычнаго утолщенія сережнаго кольца въ срединѣ, опа раздѣлана здѣсь въ видѣ трехъ переплетенныхъ жгутовъ, которые и сами искусно сплетены изъ проволоки: превосходная работа, тонкое оплетеніе жгутовъ филиграневыми нитями дѣлають изъ этой вещицы прекрасный образецъ техники, ясно свидѣтельствующей, что и въ XII—XIII вѣкахъ она и на сѣверѣ Россіи стояла на высокой степени развитія. Далѣе: кладъ состоить изъ пяти большихъ медальоновъ—гривенъ или такъ называемыхъ бармъ, съ дужками въ видѣ бусинокъ или боченочковъ; эти пять медальоновъ раздѣлялись на шнурѣ (четырьмя сохранившимися) бусинами (0,04 м.), обычно насѣчеными зигзагомъ. Медальоны большаго размѣра, а именно средній: 0,08 м. и боковые: 0,07 м., совершенно круглы, биты изъ тонкаго листа серебра и по обычаю слабо вызолочены; принаянная и приплюснутая проволока дѣлитъ медальонъ на внутренній щитокъ, украшенный крестомъ, и два бордюра, украшенные или простѣйшими орнаментами насѣчкою, волнообразными, зигзагами, черточками и пр., или же подобіями жемчужинъ. Кресты въ осложненной формѣ процвѣтшаго креста съ лилейнымъ концомъ внизу и двумя аканоовыми побѣгами по сторонамъ, исполнены рѣзцомъ, гравюрою; фонъ насѣченъ рубчатымъ рисункомъ.

Еще любопытнъе въ кладъ нагрудное (видимо, женское) украшеніе, состоящее изъ 18 цёпочекъ изъ серебряныхъ, на двое перегнутыхъ колечекъ; цёпочки расположены рёшеточкою, и въ перекрестьяхъ помещается рядами по одному плоскому шарику (или буклю). Такихъ шариковъ въ четырехъ рядахъ имвется 34 штуки; ниже шарики имвютъ крестообразную форму въ одинъ рядъ-ихъ также девять, а еще ниже къ цепочкамъ подвешены по восьми меньшихъ шариковъ, въ родъ крохотныхъ ампулиъ и дутыхъ листиковъ. Вся эта сътка должна была украшать грудь 1), но на чемъ укрѣплялись верхнія колечки, теперь не видно: всего въроятиве, что сътка была вверху пришита къ платью или носилась на шнуръ, проволокъ, продътомъ подъ сукномъ по борту верхней одежды. Любопытно, что вся сътка образуетъ четыреугольникъ или даже квадратъ (0,17 и 0,15 м.), стало быть имитируетъ древній византійскій тавліонь, вышитый или покрытый нитями жемчуга, какь у знатныхь персонь Имперіи. Вся работа очень тонкая, мелкая и искусная: каждый шарикъ украшенъ по ободочку и посреди скапными кружочками и ячейками, а промежь нихъ отверстіями. Шарики въ родв ампуллъ напоминаютъ калачики древнихъ украшеній, а всі вообще балаболки представляють, конечно, декоративныя имитаціи амулетовь и талисмановь, энкольпій, ладонокь, паузовь и пр. Разбираться въ кладахъ крайне трудно, по причинъ ихъ случайнаго, чаще хаотическаго состава: вещи порваны, разрознены, неполны или даже отрывочны и пр. Такъ напримерь, мы крайне затруднились бы распределить девять бармъ Казанской губерніи (выше № 6) или опредълить иять медальоновъ Новгородской губерніи (повидимому, одно ожерелье). Въ последнемъ кладе сохранилось только четыре бусины, число слишкомъ малое для оже-

<sup>1)</sup> См. нагрудныя colliers, изъ Болгаріи, серебряные, изд. Racinet, Le costume historique, vol. VI pl. Av., в Огіенt, fig. 5, 21, подъ турецкимъ названіемъ guerdanlik, въ которыхъ самыя подвъски или балаболки частью того же рисунка.

релья, но и при девяти бармицахъ Казанскихъ имѣется тоже число бусъ. Медальоны Казанскіе почти всё одного размёра, а Новгородскіе весьма мало разнятся величиною: изъ нихъ предполагаемый средній 0,08 м., тогда какъ боковые имѣютъ 0,07 м. Затёмъ повторяется почти цёликомъ вся техника и фактура Суздальскихъ бармъ, т. е. медальоны сдёланы совершенно круглыми, изъ тонкаго листа, съ напаянными пуговками и бордюрами, и слабо вызолочены съ лицевой стороны. На тёхъ и другихъ выполнены рѣзьбою и насѣчкою, но не чернью, кресты процвётшіе въ извёстной схемв съ аканоовыми разводами, и вокругъ иногда насѣчки зигзагомъ, черточками и пр. Во всякомъ случав, со стороны художественной Суздальскія бармы остаются такимъ же образцомъ, какъ Рязанскія среди золотыхъ. А именно, здѣсь мы находимъ замѣчательно декоративные кресты, также чисто сохраненную византійскую орнаментику, и вообще типъ Суздальскихъ бармъ наиболѣе приближается къ эмалевымъ рисупкамъ на золотв¹). Не останавливаясь, затѣмъ, на вопросахъ формы и фактуры въ серебряныхъ бармахъ, перейдемъ къ существу вопроса о томъ, какого рода и значенія предметы мы въ этихъ древностяхъ имѣемъ.

Извъстно, что первое опредъление подобнаго рода предметамъ дано по случаю Рязанскаго клада 1822 года, который принято было называть бармами, по догадкв Оленина и Калайдовича, повторенной Спегиревымъ. Предметы, коротко говоря, были отнесены къчислу церемоніальных великокняжеских украшеній, которыя подъ именемъ «святыхъ бармъ-еже есть діадима» были изв'єстны древней Руси, а подъ этимъ именемъ впервые упомянуты въ грамот'ь Ивана Даниловича Калиты (1328 года). Правда, и дошедшія до насъ такъ называемыя «святыя бармы Владиміра Мономаха», и всё извёстія 2) указывають, съ безповоротпою точностью, что великокняжескія бармы всегда были матерчатымъ оплечьемъ, но это препятствіе къ сближенію двухъ формъ полагали возможнымъ обойти путемъ гипотезы, что металлическое ожерелье было только болье раннею формою, а въ новьйшее время графъ А. С. Уваровъ предложилъ в) догадку, что металлическія ожерелья, не только Суздальскаго, но Рязанскаго и Владимірскаго кладовъ (въ то время единственно заключавшихъ въ себъ такъ называемыя бармы), нашивались, «въ томъ порядкѣ, въ какомъ изображены на рисункѣ, на особый воротникъ или оплечье изъ дорогой парчи. Различное число дробницъ въ каждомъ кладъ (въ Суздальскомъ шесть, въ Рязанскомъ тринадцать, во Владимірскомъ шесть?), да сверхъ того кресты металлические и яшмовые, найденные вмъсть съ Рязанскими и Владимирскими дробницами, доказываеть, что пастоящая форма этого украшенія еще не была окончательно установлена». Принять эту догадку не возможно. Всв вновь найденныя ожерелья изъ метал-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Мы воспользуемся представившимся здёсь случаемь, чтобы выразеть догадку, что самая чернь появилась въ вещахъ по случаю близости своего тона, или сеняго оттёнка, къ древнёйшимъ эмадевымъ фонамъ изумруднаго цевта, о которыхъ мы говорили особенно подробно въ соч. «Исторія и памятники Византійской эмали»; развіть. Сопоставляя данныя хронологическія, получимъ и для той и другой техники ІХ въкъ—начало арабскихъ издълій и ихъ распространенія по Съверной Европъ; и изумрудная эмаль, и чернь объ должны быть персидскаго происхожденія

<sup>2)</sup> Саввантова, Описаніе старинных парских утварей, стр. 496, сл. ожерелье.

з) Суздальское оплечье, стр. 17.

лическихъ бляхъ и прежде извъстныя носились, очевидно, сами по себъ, никогда не нашивались на какія бы то ни было оплечья, и такое ихъ устройство и способъ ношенія ясно указывается дужками у каждой бляхи въ видъ проръзпаго шарика, и находимыми при ожерельяхъ бусинами, которыя имъли цълью разобщать между собою медальоны и удерживать ихъ на шнуръ въ числъ трехъ или няти на груди и, быть можетъ, даже на спинъ.

Матерчатыя оплечья 1), бармы или «діадимы», появились къ намъ изъ Византіи, и, по върной догадкъ графа А. С. Уварова, уже сравнительно въ позднюю эпоху, т. е. не ранъе XIV въка, и упоминаются въ старыхъ духовныхъ подъ именемъ «пристежнаго» ожерелья. «саженаго» на четыре пуговицы жемчужныя (хорвог у маніаковъ); ожерелья имѣлись у рубашекъ, зипуновъ, а также у священныхъ ризъ и стихарей. Когда именно появились эти оплечья въ Греціи, въ IX ли в'єк'є, какъ полагаетъ графъ А. С. Уваровъ, пока подлежить разбору, и намъ было бы излишне входить въ разсмотрение этого вопроса, въ высшей степени интереснаго, но мало, только со стороны, касающагося нашихъ украшеній, благодаря тому смѣшенію предметовь, которое досель допускалось. Мы только хотимъ замѣтить одно существенное обстоятельство, что матерчатое оплечье, перешедшее изъ Персіи въ Византію <sup>2</sup>) на родинъ своей было принадлежностью военной формы, и встръчается на персидскихъ воинахъ въ изображеніяхъ битвъ, въ Византіи же стало деталью штатскаго облаченія, повидимому, придворнаго. Украшенія такихъ оплечій, сохраненныя намъ памятниками живописи, монетами и т. д., состоять изъ шитыхъ жемчужныхъ полосъ и круговъ, обычныхъ разводовъ и орнаментовъ, даже фигурныхъ, какъ на всякихъ шелковыхъ, парчевыхъ и золотыхъ тканяхъ, или изъ драгоценныхъ камней, саженыхъ рядами, по опять-таки не имеютъ ничего общаго съ металлическими подвъсками, о которыхъ подъ именемъ бармъ мы теперь разсуждаемъ. Невърно также п то, что византійскія оплечья-маніаки были достояніемъ только императорской фамилін: указываемые нами списки одеждъ, снабженныхъ маніаками, для чиновъ двора, правда, высокихъ, это опровергаютъ. А потому и у насъ бармы не были, видимо, выше общаго княжескаго достоинства, къ какому на первыхъ порахъ были вообще причислены Византіею варварскіе влад'єтельные князья, подымавшіеся императорами, сообразно политик'є, значенію для имперіи, изъ достоинства патрицієвъ въ достоинство нобилей, нобилиссимовъ, кесарей и, наконецъ, королей. Мы не знали даже самаго происхожденія слова «барма» 3), а но-

¹) Укажень ясныя слова льтописи, *Полное Собраніе*, І, 113: «аще и волотомъ шито оплечье будеть, убій». Оплечье—superhumerale, видь палліума, epaulières съ изображеніями; scapulae ex utraque parte in modum scuti rotundi. т. е. ть же бармы, но епископскія.

<sup>2)</sup> Пезависимо отъ матерчатыхъ оплечій, у варваровъ южной Европы въ эпоху переселенія народовъ были въ употребленія и оплечья изъ тонкихъ и гибкихъ металлическихъ дистовъ, богато украшенныхъ и очевидно составлявшихъ высній звакъ отличія воинскаго. Таково золотое оплечье, найденное въ Венгрів и хранящееся въ Пештскомъ музев, пивющее въ длину поларшина и бывшее прежде сплощь украшеннымъ гранатами въ видв проствйшей геометрической выкладки, какъ въ Чулецкомъ кладъ. Далве, такой же волотой маніакъ съ ажурнымъ бордюромъ, набраннымъ гранатами, стекломъ, дяписъ-лазули въ извъстномъ кладъ изъ Нетроссы въ Бухаресть. Подобный найденъ въ окрестностяхъ Эски-Загры въ Болгаріи.

<sup>3)</sup> Оть персыдского берме (?), по Далю—древнее обрамые (?) обраменые, оть рамо (?), по Прозоровскому оть порамница, древно-областное: барама, брана; ряз. барама—оплечье архіерейской ризы, сил. барма—риза священника, бармина—отложное ожерелье, верцало, броня; брамы въ Кіевской и Чернигов. губ.—деревянныя ворота.

тому и не имѣли возможности сказать, было ли это оплечье усвоено нами отъ Византіи въ XIV вѣкѣ, или же оно существовало ранѣе, какъ натуральная форма древневарварскаго (восточнаго, персидскаго, по преимуществу) военнаго костюма, только въ самой Византіи уже приспособленное къ извѣстному мундиру варварскихъ военачальниковъ, а потому и во-шедшее въ отдѣль отличій, жалуемыхъ императоромъ начальникамъ дружинъ и союзпымъ князьямъ. Правда, мы не знаемъ доселѣ въ византійскихъ древностяхъ образца подобнаго нашимъ металлическимъ гривнамъ (медальонамъ), но и того уже указанія, что древнѣйшія изъ нихъ, кіевскаго происхожденія, носятъ спеціальный византійскій характеръ, достаточно для нашего руководства въ отысканіи источниковъ этого образца.

Если тождество русской *гривны* въ видѣ обруча съ византійскимъ маніакомъ не подлежить сомнѣнію, то этимъ обстоятельствомъ еще не пользовались для объясненія исторической роли русскаго украшенія. По обыкновенію, византійская древность является и въ этомъ вопросѣ первонсточникомъ и въ то же время столь глубоко скрытымъ, что всѣ попытки имъ пользоваться послужили пока только къ первому помутнѣнію вопроса. По древнимъ словарямъ и глоссамъ (собраннымъ у Дюканжа) μανίαξ (или μανιάκης, μανιάκι), чаще всего μανιάκιον, есть то же, что torques, tortile, circulus, соотвѣтствуетъ тому, что называлось στρεπτὸν или даже στρεπτοὶ μανιάκεις (т. е. свитые изъ дротовъ и проволоки, скрученные обручи ¹). Единственный эпитетъ, который прилагается къ самому маніаку у византійцевъ, есть τιμία, т. е. почетный маніакъ, всѣ другія опредѣленія и эпитеты касаются уже технической стороны.

Далье, извъстно, что маніакъ уже для самихъ византійцевъ былъ своего рода стариною, такъ какъ былъ заимствованъ ими у персовъ, у которыхъ былъ неизмѣннымъ укращеніемъ воина (повсюду на барельефахъ Персеполя на мозаикѣ, изображающей побѣду Александра надъ персами и пр.) и отъ которыхъ (по всей вѣроятности) перешелъ къ варварамъ Европы. Но такъ какъ у тѣхъ же персовъ были въ употребленіи не только витые обручи, какъ украшенія шеп,

А. Оленинъ, Рязанскія древности, Спб. 1831, стр. 18-20, предлагая имя вещамъ бармы, доказываетъ, что происходетъ не отъ неизв. βάρημα, но, быть можеть, отъ παρμα:-налые щеты, упоминаемые у Полибія VI, 20 (прибавимь: у Іоанна Лидійскаго, еd. Вопп. 129, 11), персид. пермунг, пейраменг, украшеніе, кругь, берми-стража, ващита. Д. О. Бълновъ во II книгъ своихъ Byzantina: Ежедневные и воскресные прісмы византійских царей и праздничные выходы ихъ въ храмъ Св. Софіи въ ІХ-Х вики. Спб. 1893, на стр. 213-215, во-первыхъ, выводить оплечье изъ той части византійскаго лора, которая обвивала шею и перекрещивалась на груди, выводь, съ которымъ можно согласиться съ тою оговоркою, что, конечно, авторъ этого почтеннаго труда допускаль и самостоятельное происхожденіе оплечья отъ военныхъ накидныхъ или пристяжныхъ воротниковъ, ставшихъ некогда инсигніями высшихъ военныхъ чиновъ; и во-вторыхъ, попутно, касается съ большими данными въ рукахъ вопроса о бармахъ. Изъ этихъ данныхъ видно, что слово бармы въ древнегерманскихъ языкахъ было очень употребительно, въ готоскомъ оно вначило «лоно», «грудь», «пазука», въ др. сакс. въ сложеніякъ-«подоль», «передникъ», и что, черезь посредство евангельского текста (Луки VI, 38, XVI, 22 и пр.), слово это переходило съ твиъ же вначениемъ въ финское и эстонское нарачіе. Во всякомъ случать очевидно, что это слово было крайне распространено и интло значеніе широкаго въ размъръ человъческой груди, полотнища, щита, нагрудника, подола, передника, оплечья, наконецъ, цълой брони, даже широкихъ воротъ и т. д., но нигде въ значени слова мы не видимъ и тени указанія на мелкіе предметы, въ родь бляхь, подвъсныхъ медалей, брактевтовъ или панагій и т. п. Обстоятельство капитальной важности для насъ, ищущихъ доказать, что названіе барны, даваеное нагруднымъ гривнамъ или медальонамъ, есть не болфе, какъ плодъ недоразуменія, созданнаго наскоро при находке рязанских древностей и утвердившагося въ русскихъ древностяхъ.

<sup>1)</sup> Кром'в приводимыхъ у Дюканжа и др. глоссъ, укажемъ на греческое толкованіе слова torques въ названіи легіона torquati: τουρχουάτοι, στρεπτοφόροι, οί τους μανιάχας φορούντες. Ioannis Lydi De magistratibus, ed Bon. pag. 157.

по и богатыя *оплечья* на одеждахь, то уже извъстный Линась (Orfèvrerie cloisonnée, I, стр. 212, 293) предположиль, что византійцы, кромъ обруча, усвоили себь эти оплечья, какъ преимущественный видь шейнаго украшенія, и что именно этоть видь получиль у нихъ названіе маніака. Такимъ образомъ, и въ русской археологіи позднъйшія *бармы*—шитыя и украшенныя медальонами оплечья—отождествили съ византійскимъ маніакомъ, хотя онь никогда такъ не назывались, а напротивъ, отъ грековъ же получили позднъе названіе «діадимы».

Въ позднегреческихъ глоссахъ, однако, продолжали опредълять маніакъ разными выраженіями, въ смыслѣ «витаго обруча» или даже шейнаго украшенія вообще, ожерелья, какъ напр. ὁρμίσχος, μηνίσχος, κλοιός, monile—монисто, обручъ, при чемъ, однако, всѣ эти выраженія, явно, не разумѣли нашего «воротника» стоячаго или отложнаго, который въ старой Руси назывался тоже ожерельемъ «отложнымъ», «пристежнымъ» и пр., изъ которыхъ именно отложное и составляло діадиму или бармы. Правда, одна глосса объясняетъ маніакъ словами: περιτραχήλιος κόσμος, но это книжное опредѣленіе ничего ясно не говорить, какъ и подобное ему περιαυχένιος κόσμος, прилагаемое къ объясненію слова κλοιός, тогда какъ это нослѣднее всегда значило: «ожерелье металлическое».

Единственное мѣсто, которое, оставаясь по существу темнымъ, можетъ быть, однако, истолковано въ пользу предположенія Линаса, что «маніакъ» значило у византійцевъ «шитое оплечье», находится въ «Придворномъ уставѣ» Константина: а именно въ перечнѣ облаченій, заготовляемыхъ для императорскихъ путешествій, упоминаются (стр. 473) і́µάτια µανιαχάτα, кολόβια µανιαχάτα, и хотя мы не знаемъ точно, что же значить этотъ эпитетъ, но единственное объясненіе, данное у Рейске (aureis torquibus assutis instructa), основывается на предположеніи исторической связи между «витыми обручами» и отложными воротниками, какъ шейными уборами вообще. Полагали и здѣсь то общее правило, что первоначальный металлическій уборъ превращался въ шитый позументъ, въ золотую мишуру.

Напротивъ того, внимательное разсмотрѣніе древнѣйшихъ свидѣтельствъ «Придворнаго Устава», который собранъ изъ разновременныхъ текстовъ, убѣждаетъ, что маніакъ былъ прежній torques, металлическій уборъ, паша гривна. Такъ и Өеофанъ упоминаетъ «золотой маніакъ» царя Арефы, а въ житіп Ө. Сикеота (у Дюканжа) маніакій оцѣнивается по вѣсу золота. У Константина эпитетъ «золотой» тоже постоянно прилагается къ маніаку, но тотъ же эпитетъ встрѣчается постоянно и при названіяхъ одеждъ или ихъ частей, украшенныхъ золотымъ позументомъ, шитьемъ и пр. Однако, въ перечнѣ церемоніальной «утвари» въ молельнѣ Св. Өеодора, что въ золотомъ триклиніи Большаго Дворца (ІІ, 40, стр. 640), упоминаются для протоспаваріевъ «золотые маніаки», а для кандидатовъ «золотые» и «серебряные позолоченные» (α. δλόχρυσα καὶ ἀργυρᾶ διάχρυσα), что, вѣроятно, указываетъ на металлическіе предметы.

Дёло въ томъ, какъ видно изъ цёлаго ряда свидётельствъ того же «Устава» 1), что маніакъ—гривна былъ издревле въ Византіи praemium virtutis, общимъ знакомъ военнаго

<sup>1)</sup> Кн. І, Гл. 10, стр. 81; І, 27, стр. 148; І, 60, 275; І, 64, 286; І, 68, 302.

отличья, затёмъ почетнымъ знакомъ высшей гвардіи, приближенныхъ тёлохранителей, судя по ихъ изображеніямъ на намятникахъ IV—VI столётій. Именно въ этомъ значеніи torques долгое время служилъ эмблемою «императора», т. е. полководца, когда его провозглашали въ преторіанскомъ лагерѣ, или же въ ипподромѣ воины гвардіи; тогда «кампидукторъ» надѣвалъ на голову «императора» маніакъ, чаще всего свой собственный, какъ о томъ разсказывается въ современныхъ хроникахъ или даже позднѣйшихъ записяхъ о вѣнчаніи на царство Льва, Анастасія и Юстина 2), при чемъ металлическая гривна указывается въ этомъ знакѣ уже тѣмъ напръ, что она легко снималась и надѣвалась, «бралась въ правую руку» (какъ стефаносъ или вѣпецъ—обручъ «по древнему типу» у того же Константина) и тъ дъ

Росписи мундировъ въ «Уставѣ» указывають много разъ, что золотые маніаки были почетнымъ знакомъ (βραβεῖον) чина (ἀξιά) спаваріевъ и спаваро-кандидатовъ, притомъ одинаково (вѣроятно, уже въ позднѣйшее время такъ стало) и евнуховъ и бородатыхъ (т. е. варваровъ). По указаніямъ магистра Петра в), церемонія производства въ эти чины сопровождается именно тѣмъ, что магистръ беретъ «въ обѣ руки» золотой маніакъ (стало быть воротникъ?) и подносить его царю, а тотъ уже даетъ новому чину. Протоспаваріямъ, по тому же уставу, знакомъ служиль ошейникъ— κλοιός 4), также золотой, также украшенный драгоцѣнными камнями, можеть быть, однако, бывшій ранѣе эмблемою невольника, плѣннаго варвара, тогда какъ маніакъ—отличіе наемпика. Но затѣмъ, на большіе выходы, пріемы пословъ и пр., вмѣстѣ съ общимъ повышеніемъ всѣхъ чиновъ на одну степень, на одинъ день, и протоспаваріи также получають золотые маніаки, и дворцовые катепанъ и контоставлъ (ib. р. 584).

При этомъ говорится, что маніаки кандидатовъ спускались на грудь 5), были осыпаны жемчугомъ (κεχαλασμένον), а въ другомъ случав украшены гіацинтами (ἐκ περιλεύκιος—по догадкв того же Рейске) или снабжены тремя комбами (μ. τρίκομβον). Это именно мѣсто, какъ оно ни темно, даже для самаго Рейске, даетъ ключъ къ разрѣшенію запутаннаго дѣла. Маніакъ, спускающійся до сосцовъ, не можетъ быть металлическою гривною, но быль или шитымъ оплечьемъ, что наяболѣе вѣроятно, или тонкимъ оплечьемъ металлическимъ, какъ въ Египтѣ, Персіи, у варварскихъ вождей въ эпоху переселенія народовъ. Выраженіе τρίκομβον должно значить мрехпетельный, три раза застежной, такъ какъ хо́μβος значить узель, петля, сеязь, фибула, застежка: у широкаго и тяжелаго оплечья было недостаточно одной застежки у горла,

<sup>4)</sup> Напр. на извъстномъ серебряномъ дискъ-блюдь 394 года, съ изображеніемъ Осодосія, Аркадія и Гонорія; на мозаикъ, изображающей Юстиніана въ Равеннъ, на пьедесталь Осодосія Младшаго въ Константинополь и пр. пр. Должно, однако, замътить, что маніаки въ этихъ изображеніяхъ не всегда витыя гривны, но иногда (на дискъ) имъютъ видъ двойныхъ металлическихъ коймъ оплечья у шеи, съ аграфомъ посреди, въ родъ золотаго равеннскаго украшенія, относимаго къ готеамъ, и большаго волотаго оплечья со вставными гранатами, кранимаго въ Музеъ Букарешта, вмъсть съ драгоцънными древностями клада Петроссы. Но этотъ типъ металлическихъ оплечій требуеть особаго разсмотрънія.

<sup>2)</sup> Ibidem, I, c. 91, pag. 411; I, 92, 423; I, 93, 429.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ibidem, I, 86, p. 392.

<sup>4)</sup> Ibid. II, 52, pag, 708—9. Khotóc—collare, torques vincitorum; ср. повдивишія: boge, buia, buie, см. словари греч. и мат. Дюканжа v. boia.

<sup>5)</sup> μέχρι τέρνων (?), πο догадив Рейске, Comment. pag. 828.

а именно такое, усаженное сплошь жемчугомъ (ήμφιεσμένον) и камнями, было почетнымъ. По свидётельству «Устава», царь «самъ застегивает маніакъ на шев» производимаго въ чинъ протоспаварія 1). Таковы почти всв 2) тексты о маніакъ, ставшіе досель извъстными.

Что касается бармъ, то мы пришли къ окончательному убъжденію, что... ларчикъ открывался очень просто, самъ собою. Слово барма происходить отъ сокращенія слова багрома, а это слово, которымъ называлась пурпурная тесьма, плетенка, вязанка съ мохрами, висячими прядками, обязательно по краю одежды, борту, подолу, вороту, въ свою очередь происходитъ оть багорг, багровый, багряный. Въ известной новести о присылке къ Владиміру Мономаху Константиномъ Мономахомъ Царскихъ утварей, отъ 1551 года, написанной при изображеніяхъ на дверяхъ царскаго мъста въ Московскомъ Успенскомъ соборъ, сказано, что Константинъ повелъваетъ принести «ожереліи, сиръчь святыя багромы, иже на плещу своего ношаше» 3). Въ свою очередь слово багромы и есть, по нашей догадкв, первоначальная форма, происходящая отъ багорг, багровый, багряный, что значить, какь извёстно, червленый, пурпуровый, т. е., какъ объясняеть еще В. И. Даль, не съ огненнымъ (алымъ) отливомъ, а съ едва замѣтною просинью, съ синевою, следовательно, древній византійскій пурпуръ, лиловаго или темно-фіолетоваго оттънка (не античный, который быль коричневымь). А мы знаемь, и врядь ли дёло нуждается сколько нибудь въ доказательствахъ и большихъ подробностяхъ, что именно пурпуровыми полосами или же вязлами, пурпурною бахрамою отдёлывали на Восток в каймы одеждъ, а далье, контскія одежды, въ безчисленныхъ изделіяхъ, до насъ дошедшихъ, представляють какь разь всь вошвы и каймы опять же изь пурнура. Поэтому, нать никакой нужды говорить, какъ у насъ въ древней Руси словомъ багромы должны были называть всв нашивки и украшенія и особенно коймы (согласно переміні въ украшеніяхъ одеждъ, точнію, византійской моді, сосредоточившей для цілаго ряда «чиновь» эти украшенія въ коймахъ или общивкахъ) пурпуроваго цвёта. И древнёйшій экземпляръ бармъ, до насъ дошедшій, выполненъ также на пурпурф. Какъ обыкновенно бываетъ, сокращенная форма послужила техническимъ наименованіемъ шитаго оплечья, а слово бахромы осталось за всякою каймою, притомъ изъ прядей пурпуровыхъ. Такимъ образомъ, «коць великій съ бармами», «скорлатное портище сажено съ бармами» имъетъ уже исключительное значение оплечья или ожерелья. Но такъ какъ, несмотря на затемивніе смысла слова бармы, совершившееся, благодаря сокращенію, все же чувствовалось, что оно не даеть настоящаго названія «священному оплечью» собственному маніакію, то въ позднівшихъ документахъ, согласно съ византійскимъ обычаемъ

<sup>1)</sup> Ibid. pag. 722. Кстати указать, что въ главъ 52, второй книги, стр. 723, стало быть рядомъ, вновь говорится, что «чинъ протоспаваріевъ удостоивается оть царской руки» застегиванія μετά ἐπιριπταρίου—а это выраженіе, несомнѣнно, значить капюшонъ, кукулій, башлыкъ или монашескій фрокъ, см. Комм. Рейске.

<sup>2)</sup> Const. De admin. Imp., сар. 25 разсказываеть объ одномъ честолюбивомъ эмиръ, что, желая возвыситься и въ нарядъ, онъ «носиль на себъ Коранъ въ таблеткахъ (διά πινακιδίων) на шеѣ, на подобіе маніакія (δικην μανιακίου»). Но что это вначить, недсно. Арабы въ древности носили ивреченія Корана на бумажкахъ, заключенныхъ въ трубочки, носимыя на шеѣ, какъ амулеты, но слово πινακιδίων указываеть какъ будто на отдѣльныя страницы Корана, разукрашенныя, какъ картинки, и служившія своего рода оплечьемъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) У Прозоровскаго, въ ст. объ «утваряхъ Влад. Монамаха» 1. с. стр. 4, при словъ багромы поставленъ вопросительный внакъ.

(см. соч. Кодина), прибавляли къ слову барма: «еже есть діадима», хотя также и отдѣляли: «вѣнецъ, діадиму, бармы» и т. д. Но хотя слово «бармы» уже не понимали, однако, мы встрѣчаемъ его толкованіе, какъ разъ вполнѣ подтверждающее пашу догадку. А именно, еще Вельтманъ указываль на одинъ хронографъ, въ которомъ сказано, что Константинъ Великій папѣ Сильвестру «саны царскія даде, еже есть посохъ златъ и вѣнецъ и фригоиз, рекше св. бармы» 1). Фригоиз вмѣсто фригіоиз—ориз рыгудіит вышиваніе, затѣмъ главнѣйтія вышивки или огнатиз ех ореге Phrygio, коймы, подолы, воротники, также головшыя повязки и канюшоны, тюрбаны, башлыки и колпаки, затѣмъ пристяжныя оплечья и т. д. Наконецъ, Прозоровскій указалъ, самъ не зная значенія своей догадки, на тождество слова бармы съ брамы, которымъ передаются въ переводахъ извѣстныя рясны, и Лексиконъ Памвы Берынды толкуетъ: рясны—фалды, брамы 3).

Самое любонытное подтверждение всей нашей догадки сдёлано было дла насъ извёстнымъ славистомъ профессоромъ М. С. Дриновымъ, который, одновременно съ нами, по вопросу объ одной болгарской пословицѣ 4), которую онъ указалъ для толкованія темпаго болгарскаго слова бара, нашель затымь и глаголь барити вмысто баго-рити, вызначени красить багрецомь, расписывать. Указапная поговорка: шарени барени, като детелина, находящаяся въ Летострув Данева 1869 г. и значащая: «расписаны, раскрашены, какъ цветокъ клевера», въ смысле нравственной пестроты, разношерстности болгарскаго общества, а первоначально и щегольства яркими одеждами, иллюстрируется ученымъ славистомъ при помощи мѣста изъ Толковой Палеи: «яко же бо зарям свътльющимся и багром шареющимся». Въ любезномъ письмъ своемъ М. С. Дриповъ прибавляетъ, что если барени недавно вышло изъ: багръни, багряни, то «отпаденіе г передъ н'єкоторыми согласными и гласными началось очень давно, особенно въ русскомъ языкъ, какъ показывають примъры: Княини, осподарь, бласловляю (XII в.), разнивавися (1073 г.) и въ житіи св. Савы освященнаго, изданномъ И. В. Помяловскимъ, стр. 313». «Если это такъ, то не лучше ли возводить слово бармы прямо къ бар отъ багр, ср. видима отъ вид, в'ядіти?» Намъ остается только прибавить, что если Миклошичь сближаеть слово бахрома съ турецкимъ machrama (платокъ), откуда болгарское и сербское махрама, марама, то мы далеко не убъждены, что бахрама не происходить попросту отъ багрома, и что не отъ того же опять слова произошло и турецкое названіе: по крайней мірь, надо было бы предварительно узнать древивищее его происхождение въ восточныхъ языкахъ. Вообще же ивкогда должна была существовать пока еще невидимая связь между всеми этими реченіями: багрома, бахрома, морхи, мохры и пр., и мы, впредь до новыхъ указаній, будемъ считать, что всв онъ идуть оть одного понятія пурнурныхъ кистей или бахромы, окаймлявшей одежды.

¹) Прозоровскій «Объ утваряхъ Влад. Мономаха», стр. 41, прим. 3, тоже толкуєть Phrygium —вышивка по подолу: также тіара папская.

<sup>2)</sup> См. слонари Дюканжа: Фротоу=то васелиго факеолюч, Phrygium и пр.

<sup>3)</sup> Проворовскій, ibid. стр. 59 прим. 3.

<sup>4)</sup> М. Дринова, О Болгарскомъ словаръ А. Л. Дювернуа, Спб. 1892, стр. 26.

Вахрома (греч. проссы, коримбы, дат. fimbriae) восходить по употребленію къгдубокой древности и происходить съ азіатскаго Востока; очевидно, бахрома, въ своемъ исходномъ основаніи и тип'є, подражаеть прядямь міховой одежды, посимой міхомь внутрь и, вітроятно, им вла назначениемъ первоначально служить для сохранения тепла и составляла своего рода подбой, теплую мохнатую изнанку для матерій преимущественно верхнихъ и потому плотныхъ или даже двойныхъ. Повсюду на всёхъ рельефахъ ассиро-халдейскихъ, на памятникахъ Финикіи и Кипрскихъ мы видимъ верхція одежды, окаймленныя бахромою, тяжелою и густою, но уже, видимо, только служащею для бордюра одежды, сделанной изъ тонкихъ, нередко льняныхъ тканей. У Грековъ бахромы долгое время служили лишь для жреческихъ одеждъ, какъ въ Финикіи и во времена Христа для фарисеевъ, заботливо умножавшихъ «воскрылія (собственно бахрому, каймы, мохры) своихъ одеждъ». Кусокъ матеріи, служившій пологомъ надъ прахомъ и саркофагомъ, и окаймленный бордюромъ изъ бахромы, былъ найденъ въ одной керченской могиль, отъ эпохи предшествующей Рождеству Христову. Бахрома въ это время уже составляла украшеніе нышныхъ матерій, и пряди или мохры ея смѣшивались съ мелкими подвъсками, кисточками, вотолками, цъпками съ драгоцънными камнями, колечками и пр. Такого рода матеріи употреблялись для покрываль, поясовь, обстоятельство, указываемое намъ многими памятниками древняго искусства и важное для пониманія варварскихъ украшеній.

Напротивъ того, основной прототипъ металлическихъ цѣпей съ круглыми медальонами представляется въ позднерамскомъ обычаѣ воинскихъ фаларовъ (Фа́харо», phalera) уздечныхъ бляхъ, изъ которыхъ вкусъ римской солдатчины сдѣлалъ военный орденъ ¹). Однако, весьма вѣроятно будетъ заключить, что это былъ знакъ отличія первоначально въ конницѣ, а затѣмъ долгое время украшеніе возницъ, цирковыхъ предводителей и пр. Въ самомъ дѣлѣ, фалары, доселѣ указанные въ памятникахъ п на изображеніяхъ, чаще посились на своего рода перевязяхъ, портупеяхъ и ремняхъ, пакрестъ и поперекъ груди расположенныхъ, стало быть, такъ пли иначе напоминающихъ перевязв конюховъ и возницъ. Напболѣе близкій для насъ образецъ представляютъ извѣстныя изображенія трехъ димарховъ или геніоховъ Константинопольскаго цирка, которыхъ мы указали во фрескахъ Кіево-Софійскаго собора ²): на этихъ фигурахъ надѣтъ весь римско-византійскій парядъ возницъ или трибуновъ цирка: туники цвѣта ихъ партіи (голубыя, зеленыя и пр.) и короткія (родъ казакина); ременныхъ перевязей нѣтъ, но есть пять бляхъ на груди ²), родъ каски (хра́уос, хассібюу), на головѣ и узкіе

<sup>1)</sup> Sittl. Klassische Kunst-Archaeologie, § 230, рад. 253. Девять фаларъ отъ римскихъ датъ найдены въ Лауерсфортъ. 24 медальона съ орлами и полулуніми въ б. Мünz—und Anticken—Cabinet въ Вънъ. Двъ бляхи съ изображеніемъ Аенны изъ Киля. Фалары съ пилеными гранатами въ томъ же б. Вънскомъ Кабинетъ. Близь Майнца, въ нодахъ Рейна, найдены фалары, одниъ въ попер. 0,30 м., ръзной изъ броизы, варварскаго издълія, нынъ въ музеъ Вормса.

<sup>2)</sup> Моя статья сО фрескахъ явстницъ Кіево Софійскаго собора въ Зап. Имп. Рус. Арх. Общества, т. III, стр. 287—306, рис. XI. Почему именно три, а не четыре, и цвъта: красный, бълый и веленый, см. Ioannes Lydus de mensibus, еd. Вопп. р. 65, § 19.

<sup>3)</sup> Перевязи крестообразныя съ медальонами на груде см. въ Отието Имп. Арх. Комм. за 1890 г., таб. I, 16, II, 13, стр. 54-5.

штаны на ногахъ, обутыхъ въ саножки. Если мы, затѣмъ, сопоставимъ эти пять металлическихъ (золотыхъ, съ гранатами и иными камнями) бляхъ съ пятью же круглыми и чрезвычайно близкаго рисунка бляхами отъ конскаго убора, изъ золота, съ гранатовыми инкрустаціями (вѣрнѣе, накладкою изъ гранатъ или застекленіемъ рѣшеточекъ пилеными стеклами гранатоваго цвѣта), въ кладѣ, найденномъ близь Таганрога (Чулецкій кладъ, по рѣкѣ Чулеку), 1) то получимъ ясное указаніе, гдѣ должны искать особыхъ восточно-варварскихъ типовъ того же ордена или знака отличія. Достаточно указать на значеніе цирковыхъ партій Византіи, чтобы исторически оправдать распространеніе этого знака отличія между варварскими племенами сѣв. Европы 2).

Затёмъ, въ поздивищую пору Римской Имперіи устанавливается и типъ особаго шейнаго украшенія изъ круглыхъ бляхъ, носимыхъ на шнурв или цвпи, повидимому, сначала въ видѣ воинскаго знака отличія, впослѣдствіи вообще знака особаго достоинства, и въ качествѣ такихъ бляхъ употребляются медалюны ³) въ собственномъ смыслѣ слова, т. е. большія медали, обдѣлываемыл въ золотой и серебряный ободъ, украшаемый филигранью, жемчугомъ, камнями и т. д. Переходъ этихъ украшеній къ варварамъ въ видѣ такъ называемыхъ брактаточно извѣстенъ, чтобы нуждался въ объясненіяхъ ¹): для насъ важно лишь время ихъ распространенія на сѣверѣ Европы отъ IV вѣка (эпохи Константина) до VI столѣтія включительно. Латинское bractea, bracteola ¹)—листъ волота, блестка, соотвѣтствуетъ греческому те́тахоv, старинному русскому поталт ²), а подъ этимъ именемъ, начиная съ VI вѣка, мы встрѣчаемъ постоянно мужскіе и женскіе уборы или украшенія, какъ нашивныя, такъ и подвѣсныя, въ видѣ всякаго рода бляшекъ. Мы уже указывали на ихъ суевѣрное назначеніе служить погремушками, балаболками ¹), но, очевидпо, этого рода бляшки

<sup>1)</sup> Русскія Древности, вып. III, Ср. надгробный камень Цэлія въ Воннъ: центуріонъ, имьющій всь возможныя въ его время отличія: corona civica, torques, двъ armillae на плечахъ, пять phalerae на панцыръ.

<sup>2)</sup> Изображеніе геніоховъ византійскаго цирка находимъ часто на тканяхъ и древнихъ одеждахъ; см. Linas, Orfèvrerie cloisonnée, II, р. 485, 488; Linas, Notice sur cinq anc. étoffes, pl. V; на персидской пурпуровой матеріи VI (?) въка: Catalog einer Sammlung v. Geweben u. Stickerien, Köln, 1876; также на матерія въ худ.-пром. музев Берлина и пр

Fröhner, Les médaillons de l'Empire Romain, 1878. Fontenay, les bijoux anciens, 1887, p. 182.
 Cu. Lindenschmidt, L. Die Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit. Nach den Originalen v. d. Centralmuseum

in Mainz. 1864, I. Bd., Heft IV, Taf. 6; VI, 5; X, 7; XI, 6. Также извъстная статья Томсена о золотыхъ брактеатахъ въ Копенгагенскихъ Анналахъ 1855 г.

<sup>5)</sup> Такъ, выраженіе, перенятое греками V—VI в. βρακτεολάτος—bracteolatus, употребляется въ VI в.: Ioannes Lydus, ed. Bonn. 169, 22 не значить κεχρυσώμενος, какъ думаетъ Софоклесъ, но одежда, усыпанная волотыми блестками.

<sup>6)</sup> Слово вначить: листь дерева, лепестокъ цвётка, затёмъ: подвёсная бляшка конскихъ уборовъ (у насъ поталы), личныхъ уборовъ, въ видъ листка на ожерельяхъ и всякая круглая бляшка; поталь, петалъ дщица округловлита, на ней же четырьия письмены написано неизреченое имя Божіе» у іудейскаго первосвященника; далѣе петалопогос, петалопорос bracteator, употребляется виъсто регаллопорос, а поталь рус. сусальное, накладное золото О петаль первосвященника см. Епифанія, Patrol. ed. Migne, т. 43, стр. 301. Накладка листоваго волота была повсюду примитивнымъ способомъ золоченія, и первый видъ мастерства всегда состояль въ листованія золота, серебра и мѣди и облицовкъ ихъ листами менѣе цѣнныхъ матеріаловъ. Древнѣйшая орнаментика связана съ накладкою, съ листовымъ волотомъ и серебромъ.

<sup>7)</sup> Мы не рѣшаемся, однако, указать, есть ли какая нибудь связь между поталом и боталом — по Далю — побрякушка для скота, деревянный звонокъ, ботить—гудѣть, боть—песть съ поперечнымъ брускомъ и пр. Сравнимъ впрочемъ у Du Cange, Gloss. lat. v. bracteola—campanula aurea.

нолучали и особое символико-мистическое значеніе, благодаря надинсямь, рисункамь (πετάλιον ζωγραφικόν), каковы напримірь извістные змисвики. Такого рода эмблематическіе амулеты легко сметать, особенно въ изображеніяхъ, съ разными филактеріями, энкольціями или реликваріями, ладаницами и панагіями, или даже напримірь портретами, которые было принято носить въ Византіи на торжественные дни 1). Какъ образецъ подобнаго рода медальоновъ, относящихся такъ или иначе къ Византіи, мы можемъ указать только на особо описываемыхъ ценяхъ изъ Сиріи и Анапы (Кавказскаго побережья), и еще на пять великольнныхъ медальоновъ въ коллекціи барона Гейля въ Вормсѣ, XI—XII стольтій 2), украшенныхъ тончайшею филигранью и камнями; близкое сходство этихъ пяти подвёсокъ-плоскихъ сь изнанки, нъсколько выпуклыхъ съ лица, частью варварскаго издълія (большой медальонъ съ эмалевымъ орломъ), частію лучшей греческой работы—съ древне-русскими бармами дало намъ поводъ еще ранве высказать убъждение, что эта связь естественно указываеть на среду русскихъ древностей, гдф должно искать объясненія и смысла оторванныхъ фрагментовъ, унесенныхъ на западъ. Арабы усвоили очень рано теже укращенія, заменивъ, конечно, христіанскія эмблемы своими, и разнесли, затёмъ, въ видё готовыхъ металлическихъ издёлій, всюду, куда шла восточная торговля, до свера Россіи и крайнихъ предвловъ мавританскихъ: такимъ образомъ, мы не только въ народныхъ уборахъ самихъ арабовъ въ Сиріи и Аравіи находимъ цъпи съ подвъсными бляхами, и даже подобіями византійской лиліи (крина), птицами, птицами двуглавыми и пр., словомъ все тв же рисунки, какіе находимъ на персидскихъ и византійскихъ подв'єскахъ. Отсюда, затімь, плоскіе поталы изъ серебра, съ камнемъ, и позолоченымъ фономъ, въ оправъ изъ грубой скани, встръчаемъ въ Пермскихъ древностяхъ 3), въ древностяхъ мерянскихъ 4), Швеціи и пр. Когда же въ мерянскихъ ожерельяхъ встрьчаются круглые, отлитые изъ бронзы образки Спаса, Успенія и свв. Космы и Даміана, то, конечно, это есть подражаніе новому русскому типу того же, давно ставшаго традиціоннымъ, украшенія, и самые образки относятся уже къ XII и даже, быть можеть, XIII стольтію.

Въ то же время, около Х—ХІ стольтій, въ подвъскахъ происходить извъстный подборъ и переходь къ опредъленному смыслу, который открыть, однако, удастся лишь впосльдствій въ результать анализа всей среды варварскихъ древностей съверной Европы, отъ восточныхъ предъловъ Россіи до Рейна включительно. А именно, мелкія бляшки все болье и болье теряють значеніе амулетовъ, а большіе медальоны перестають играть роль брактеатовъ, но сохраняются въ видь шейнаго украшенія, ожерелій, цьпей и цьпочекъ, еще не получившихъ опредъленнаго значенія и утратившихъ прежпее. Такъ бываеть неизбъжно и въ быту вообще, и въ общемъ стров жизни юридической, общественной, художественной, когда варварское

<sup>1)</sup> См. Codinus, De officiis, III, 13. Du Cange, φυλακτήριον изъ Нинифора Antirrhetica: έν οίς... τὰ πολλὰ εἰκονιζόμενα. Ср. изд. проф. Стрыговскимъ филактерій музея Константинополя въ Вуг. Denkmäler, I. Du Cange v. ἐγκόλπιον.

<sup>2)</sup> Исторія и памятники византійской змали. Собранів А. В. Звенигородскаго, стр. 243-4, рис. 87.

<sup>3)</sup> Пермскій Сборникъ, ст. проф. С. В. Ешевскаго, ІІ, № 30.

<sup>&#</sup>x27;) Древности Мерянь, графа А. С. Уварова въ Трудахъ I Арх. Съпзда, таб. 32, 34 (рнс. 4, 5, 10, 11), 28 (рнс. 24), текстъ, томъ II, стр. 698, 721, 739.

племя слагается въ государство, образуеть страну и націю, смотря по свойствамъ расы и характеру сосёдпихъ вліяній и международныхъ отношеній, завязывающихся при образованіи государства.

Если, напримъръ, первобытныя древности отличаются такимъ пе различимымъ для нашихъ глазъ сходствомъ, а близость формъ въ древностяхъ сѣверной Европы до Рождества Христова составляетъ также весьма опредѣленный и точный фактъ, то, сравнительно, уже эпоха переселенія народовъ выставляетъ гораздо больше разнообразія формъ и предметовъ, большую сложность, вызывая разработку прежнихъ общихъ типовъ и открывая новые характеры и явленія быта.

Еще отъ Геродота (I, 215) мы узнаемъ, что скиеское племя Массатетовъ какъ собственные «головные уборы, пояса и перевязи украшають золотомъ», такъ и «уздечки, удила и фалары приготовляють изъ золота». Много прошло времени отъ Геродота до первыхъ нашествій кочевниковъ на культурныя страны древняго міра, а кочевникъ за это время какъ-бы не измѣнился въ своихъ привычкахъ, въ своемъ крайне несложномъ быту. По прежнему, Аланы, Команы, Половцы довольствуются тою же пищею отъ стадъ и всѣ свои излишки расходують на уборы личные, женъ и коней; къ тому же личному убору относить кочевникъ и убранство любимаго коня, то навѣшивая на узду женскія украшенія, то убирая ее собственными амулетами, то перенося на самого себя формы конскихъ уборовъ. Эти вкусы не мѣняются и тысячелѣтіями.

Воть, напримърь, какіе предметы оказались въ такъ называемой Хивинской кавнѣ или сокровищницѣ, взятой въ 1873 г. при взятіи Хивы ¹): 1) Золотыя женскія діадемы съ камнями и подвѣсными ряснами и золотые же кокошпики; сравнимъ пиже разсматриваемую діадему Кіево-Михайловскаго клада. 2) Шейные уборы и ожерелья изъ коралловыхъ и жемчужныхъ нитокъ, въ перемежку съ бляшками и бармицами, которыя такъ или иначе играли роль талисмановъ ²): эти мелкія бляшки тождественны по значенію и близки по рисунку къ подвѣскамъ цѣпей Х—ХІ вѣковъ. 3) Золотые зюльфы, длиною иногда болѣе 2 аршинъ, и составленныя изъ ряда звеньевъ: кистей съ вотолками и наборомъ изъ кампей, бирюзы, жемчуга и ворворокъ ³)—подвижныхъ шариковъ, движущихся по общему шиуру, продѣтому черезъ вотолки и ворворки. Эти золотыя кисти носились на косахъ, на плечахъ у женщинъ, а также особенно обильны въ конскихъ уборахъ. 4) Талисманы изъ золота въ видѣ цилинд-рическихъ трубочекъ для вложенія листиковъ изъ Корана съ оберегательными изреченіями, носившіеся на шеѣ, на шнуркахъ. 5) Капторги или коробочки, съ подвѣшенными снизу тигровыми зубами, какъ амулеты, о которыхъ говорить еще Ибиъ-Фодлайъ, описывая Рус-

<sup>1)</sup> Изъ Парскосельскаго Арсенада часть сокровищницы, туда сданияя, поступида въ Средневъковое Отдъленіе Ими. Эрмитажа. См. мой Указатель Отдъленія. Спб. 1891, стр. 73—6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Арабское hamail=амулеть, подвъска вообще. Emele, Über Amulete, Mainz, 1827, указ. у Bucher Bruno, l. c., pag. 290.

<sup>3)</sup> Не происходить ли неизвъстное ворворка отъ berberi—названія жемчуга, быть можеть, мелкаго, или просто варварійскаго, т. е. африканскаго? См. Βέρβερι παρὰ τοῖς Ἰνδοῖς, Du Cange v. χάλαζα=margarita. Древвъйшій типъ въ пъд. Coste et Flandin, Perse anc. pl. 33.

совъ, и о которыхъ мы, поэтому, будемъ говорить особо. 6) Золотые тамки—аламы—бляхи на плеча, на грудь, съ подвѣсными цѣпочками, имѣющіе видъ лунницъ и замѣняющіе или прежнія, ставшія ненужными, плечевыя фибулы и аграфы, или пряжки къ мантіи съ цѣпями, протягивавшимися черезъ грудь отъ одного плеча къ другому. 7) Плечевыя фибулы, въ вицѣ золотаго лучка, но безъ значенія застежки. 8) Нагрудныя бармицы, или плоскія бляхи, иногда числомъ пять, усаженныя камнями и носимыя на коралловомъ шнурѣ.

Необозримая масса богатыхъ и причудливыхъ по формамъ издёлій индусской художественной промышленности: Пенджаба, Бомбея, Каттіавара, Лагора и пр., вына сосредоточенныхъ въ Индійскомъ Отделеніи Кенсингтонскаго Музея въ Лондоне, открываеть намъ столь обширныя и отдаленныя по времени перспективы для сравненія, что весьма легко понять страхъ, удерживающій историковъ искусства и этнографовъ отъ риска изслідованій въ этой необъятной для усилій отдёльныхъ лицъ области 1). Эта область столь же обильна матеріаломъ, сколько разнообразна по типамъ, формамъ и стилямъ, что уже само по себъ заставляеть отказаться оть первоначальных сужденій о примитивности этихъ личныхъ уборовъ и отдаленной древности типовъ, будто бы идущихъ изъ эпохи Ведъ. Напротивъ, скрещеніе стилей, разнообразныя вліянія культуръ передней Азіи, Персіи, Средней Азіи, арабовъ и монголовъ играютъ здёсь столь же крупную роль, какъ и въ другихъ областяхъ, развё только еще болве сложную и трудную для анализа. Мы находимь въ Каттіавара частое примененіе луниицы въ украшеніяхъ, серьгахъ, брошахъ, головныхъ уборахъ, амулеты въ видѣ цилиндра болье или менье повсюду и не тамь только, гдв магометане, и безь вложенія листиковь Корана, а равно тъ же ожерелья изъ бляхъ, наборные пояса, шейныя цъпи, серьги «двойни и тройчатки» и даже медальоны чеканные и ажурные съ двумя птицами, и пр. и пр. Въ данномъ случав мы только хотвли отметить существование здёсь (вещи изъ Бомбея) такихъ же конскихъ уборовъ съ ръзными бляхами и бляшками, индо-персидскаго рисупка, и кистей съ вотолками и ворворками какъ въ средпей Азіи. Мы уже высказывали ранъе наши взгляды на значеніе скинскаго нашествія на Индію и роль Саковъ въ переносѣ ими туда средпеазіатскаго искусства, и здёсь можемъ только кратко упомянуть объ этомъ важномъ обстоятельствъ для установленія связи между съвернымъ Индостаномъ, Средней Азіей съ одной стороны и варварскими древностями Южной Россіи, Венгріи и Бургундіи. Мы открываемъ здёсь поразительное сходство, смотря, напримірь, на бляшки съ накладными инкрустаціями у племени Аксу и подобныя же съ гранатами изъ Венгріи, или на серьгу въ видѣ вотолки, висящей на кольці и снабженной подвісками изъ зерень драгоцінных камней и золотых шпилекь, или жемчугу, изъ Индіи и изъ венгерскихъ находокъ въ Національномъ Музев Пешта, или на подвёски въ видё лиліи съ гроздью, или на цёпи, протягивающіяся отъ одного плеча къ

<sup>1)</sup> Снижи въ доступныхъ педаніяхъ съ предметовъ личнаго убора крайне скудны: кромѣ извѣстнаго Portfolio of the Indian art, мы можемъ указать на Birdwood, The industrial arts of India. 1880, таб. 44—57, снижи эти повторены въ пед. Le Bon, Les civilisations de l'Inde, P. 1887, fig. 323—332. Мы лично польвовались фотографическими снимками (Пид. Отдѣла) Кенсинттонскаго Музея, нынѣ пущенными въ продажу.

другому и т. д. Копскіе уборы должны встрічаться и въ древностяхъ Венгріи, хотя нерівдко ихъ также трудно выділить тамъ, какъ опреділить иные зюльфы и подвіски въ Хивинской казні, или разобраться въ иныхъ скиоо-сарматских находкахъ, что принадлежить конскому убору, такъ какъ есть много мелкихъ бляхъ, пряжекъ, которыхъ спеціальное приспособленіе къ ремнямъ, вооруженію или убору остается пепонятнымъ, пока счастливая случайность не разъяснить діла. Но, сравнительно съ могильными древностями Сибири и Южной Россіи и даже кладами, венгерскія находки представляють уже оскудініе конскими уборами и даже преимущественно содержать уборъ личный мужескій; только его стиль, техника и самая фактура или тождественна съ южно-русскими и кавказскими древностями, или, видимо, отъ нихъ получила свои образцы и передаеть ихъ разві иногда въ осложненной форміь. Здісь мы встрічаемъ и большіе фалары 1)—трудно сказать, снятыя ли съ коня—въ виді большихъ бляхъ съ дужками, имінощихъ выпуклую середину, набранныхъ зернью и подобіемъ жемчуга; эти орнаментальные брактеаты сопровождаются гривною, изъ золота, обвитаго золотыми нитями, и великолішною золотою фибулою, въ форміт треугольника съ подвісными камнями, набранною въ рішеточкахъ гранатами, зелеными изумрудами и lapis lazuli въ срединіь.

Мы только мимоходомъ и для сопоставленія укажемъ на кладъ Фреймерсгейма, пайденный близь Майнца и нынѣ хранимый въ тамошнемъ Центральномъ Музеѣ, какъ на наиболѣе яспое указаніе той роли, которую стали шрать въ эпоху Франковъ (кладъ пайденъ съ византійскою монетою Льва) прежніе фалары. Мы находимъ здѣсь именно пять медальоновъ, изъ которыхъ четыре передѣланы рукою варвара на фибулы, т. е. грубо обдѣланы бронзою и снабжены иглою, а это тѣже наши бармы, т. е. круглыя и плоскія бляхи, толщиною (съ выпуклостью) всего 5 миллиметровъ, украшенныя камнями, стеклами и сканью въ видѣ кружочковъ и восьмерокъ. Если же мы будемъ когда либо, съ опредѣленною цѣлью, пересматривать всѣ фибулы Франко-Алеманскихъ могилъ и кладовъ, въ музеяхъ Нюренберга, Аугсбурга (№ 3700—1), Бонна (№ 6391), Висбадена, Карлсруэ, то откроемъ десятки медальоновъ, очевидно, привозныхъ изъ Византіи и Востока, за V—VIII столѣтія; вещи эти доставлялись въ качествѣ фаларовъ, подвѣсокъ, паборныхъ цѣпей, но передѣлывались на фибулы, пряжки, которыя были болѣе нужны. По самымъ украшеніямъ изъ гранатъ, особенно бирюзы, нерѣдко яхонтамъ, фактурѣ скани (не филиграпи), образующей орнаментъ, можно узнать и выдѣлить эти вещи изъ другихъ, собственно германскихъ.

Переходя на почву народныхъ конскихъ уборовъ, мы находимъ у Сербовъ лучтій образецъ по типичности и сохраненію типа VII—IX вѣковъ, что чрезвычайно характерно для сложенія племени и его традицій. Уборъ, нами описываемый <sup>2</sup>), выполненъ изъ мѣди п

<sup>1)</sup> Изъ Остропатаки, въ Минцъ Кабинетъ Вънскаго Имп. Музея, быв. № 307.

<sup>2)</sup> Въ Вънскомъ Музев Художественной Промышленности, №№ 3803—10, въ залъ древностей и уборовъ изъ металла. Для подтвержденія своего анализа, укажемъ также въ томъ же Музев подъ № 6244—6279 боснійскіе пародные уборы изъ золота и серебра, серыи, пояса, чрезвычайно близкіе по формамъ пменно къ эпохъ VI—IX въковъ, съ ихъ кораллами, бирюзою, сканью, жемчужными шариками, и пр. Серыи напр. имъютъ здъсь опять форму вотолии—полускордупки, украшенной сканью, привъшенной къ ушному кольцу на золотой ажурной пальметкъ и снабженной подвъсными ажурными бусинками изъ золотой проволови.

посеребренъ. Въ немъ прежде всего обращаетъ на себя наше вниманіе, копечно, цѣпь тройная съ среднею бляхою и двумя застежными бляшками у крючковъ, со множествомъ мелкихъ подвѣсныхъ бляшекъ. Далѣе круглый щитокъ, украшенный красными стеклами, сканными кружочками, съ подвѣсною розеткою, на которой уже виситъ подобіе колокольчика (по формѣ тоже, что большіе аланскіе колокольцы изъ могилъ Осетіи, въ бронзѣ) и подобный же щитокъ, но не подвѣсный, а, вѣроятно, налобный (гладкій, лысина, какъ называли въ старину). Далѣе подвѣски въ видѣ ворворокъ съ подвѣсными балаболками въ видѣ дутыхъ грушъ (жемчужинъ), очевидно, отъ ремней, и семь подвѣсныхъ у ремней пряжекъ со стеклами и подвѣсными цѣпками. Наконецъ, десять бляхъ, связанныхъ шарнирами, украшенныхъ стеклами, имитирующими яхонты и изумруды, и сканью, представляющей такія же вѣточки съ плодами, какія знаемъ въ искусствѣ Персіи и Индіи.

Въ скандинавскихъ странахъ конскіе уборы, какъ и личные уборы вообще, приняли тоть общій имь характерь преувеличенія и схематизаціи, какой, по нашему мнінію, иміють всв древности этихъ странъ, бывшихъ глухими закоулками Европы. Разъ зашедшая сюда форма не только сохраняется здёсь тысячелетіями, но и крайне осложняется, преувеличивается, утрируется, а отъ безконечнаго повторенія одинь и тоть же рисунокъ, сюжеть, орнаменть сокращается въ схему, становится крайне линейнымъ, геометрическимъ, условнымъ и подъ конець едва узнается и постигается. Намъ еще прійдется со временемъ подробно говорить объ этой чертв древностей Скандинавіи и Ирландіи по преимуществу, разсуждая по вопросу о значеніи варяжскаго элемента въ русскихъ древностяхъ, а теперь намъ нужно лишь повторить этотъ общій нашъ взглядъ для постановки избраннаго спеціальнаго вопроса. А именно въ Швеціи мы находимъ среди древностей, открытыхъ у церкви Венделя, зам'вчательную узду изъ золоченой и резной бронзы съ красными эмалями, досел'в изданную, къ сожальнію, безъ красокъ 1), которая, относясь къ VIII-IX стольтіямъ, представляеть, какъ мы уже замѣтили ранѣе, повтореніе общаго типа готоскихъ вещей IV — V вѣковъ, только со стилизаціею скандинавскою: и тяжесть узды, и преувеличеніе разм'єровъ круглыхъ бляшекъ, и тяжелый наборъ металлическихъ четыреугольныхъ пластинъ въ промежуткахъ, и утомительное однообразіе плетеній, все это составляеть давно знакомыя черты сіверпаго, характернаго, но тяжелаго искусства и быта. Какъ далеко отходять эти тяжелыя бронзовыя украшенія оть легкаго восточнаго образца изъ листоваго золота съ блестками драгодѣнныхъ камней! Этнографическое Отделеніе «Севернаго Музея» въ Стокгольм'я производить именно впечатленіе такого захолустнаго угла, въ которомъ удержались до ныпъ формы древнъйшихъ уборовъ: и амулеты, и кики, и пуговицы въ стилъ русскихъ работъ XVII въка, и серыги въ видъ калачиковъ или колтовъ, и коники повсюду, и ковры первобытныхъ рисунковъ, напоминающихъ Дагестанъ, сундуки съ ръзьбою въ стиль фибуль VIII—IX въковъ, полотенца тождественнаго рисунка съ русскими; отъ всего въетъ грубою стариною, простыми, тяжеловатыми, но устойчивыми обычаями. На шейныхъ цёпяхъ видимъ здёсь серебряныя лунницы, а на груди

<sup>1)</sup> Исторія и памятники византійской эмали, стр. 28—30, рис. 3.

невъсты бармы изъ пяти медальоновъ, осыпанныхъ камнями, у пояса рядъ подвъсныхъ бляшекъ. Въ этомъ же музев выставлены ряды старинныхъ женскихъ бармъ изъ большихъ круглыхъ бляхъ съ выпуклостями въ срединв, изъ серебра, а также подвъсныя бляхи съ надписью имени Іисуса въ качествъ амулетовъ, и всевозможныя старинныя подвъски къ поясамъ, шейнымъ пъпямъ и пр.

Сообразно этому основному свойству скандинавскихъ бытовыхъ древностей, и брактеаты получили иной характеръ: во-первыхъ это украшеніе совершенно утратило значеніе выдающагося знака воинскаго отличія, стало обыкновеннымъ предметомъ убора какъ мужескаго, такъ и женскаго, умалилось въ художественномъ достоинствѣ и стало, словомъ, обыкновенною бляшкою монетнаго типа <sup>1</sup>), окаймленною узкимъ бордюромъ, чаще всего имитацією римскихъ монетъ IV вѣка, носимою на обычномъ монистѣ или ожерельѣ.

Взамѣнъ того, въ средѣ тѣхъ же древностей Швеціи (но не Даніи—обстоятельство не маловажное для пониманія предмета) мы находимь нісколько экземпляровь нашихь бармь, т. е. круглыхъ медальоновъ-исключительно изъ серебра, тахъ же размаровъ (0,07-0,09 м.) носимыхъ въ нечетномъ числѣ на груди, по три, пяти, но также четыре и пр. и что особенно замінательно, открытых вмісті съ шейными ціпями, на которых подвішены тільные кресты, и англосаксонскими монетами XII—XIII стольтій. Такъ, напр., въ одномъ кладъ монеть встречены три бляхи съ филигранью и три медальона съ резьбою, изображающею кресть, агида, расцвъченные чернью, съ десятками большихъ бусъ, подобныхъ нашимъ; три бляхи безъ дужекъ или колечекъ, очевидно, отъ ремней, а три медальона снабжены ушками и были подвешены на шнурь между бусь. Въ другомъ кладе имеется пять слегка выпуклыхъ медальоновъ съ тъльнымъ крестомъ, въ третьемъ при крестъ два медальона, тождественпые съ нашими. Характерно и указанное нами въ другомъ мъстъ присутствіе цъпей съ змъиными наглавниками, вывств съ большими выпуклыми бляхами, крестами, ценью съ медальономъ Богородицы и пр. Кладъ изъ Типгли содержить две большихъ бляхи и одну малую, украшенныхъ горными хрусталями и сканью. Зам'вчательны бармы изъ четырехъ бляхъ, большихъ серебряныхъ и покрытыхъ тонкою сканью (той же техники, что въ украшеніяхъ Мономаховой шапки), разныхъ рисунковъ; въ срединв орнаментальная выпуклость и кругомъ плетеніе изъ змін, туть же на большой серебряной ціни складной тільникь въ типі «корсунскихъ крестовъ». Декоративныя формы крестовъ на пяти медальонахъ, украшенныхъ стеклами, сканью, столь близки къ «суздальскому оплечью», что невольно приходить на мысль, что большинство этихъ скандинавскихъ древностей и происходитъ изъ Россіи или были выполнены по русскому образцу.

Что древнерусскіе конскіе уборы происходили съ Востока, въ томъ едва ли нужно кого либо увѣрять: дѣло понятно само собою. Кисть подъ шеею, у переносья, у ремней называлась

<sup>1)</sup> Montelius, O. Die Kultur Schwedens in vorchristlicher Zeit, übers. v. C. Appel. Berlin. 1885, р. 125—6. Число брактеатовъ монетныхъ Монтеліусь считаетъ около 200—для Швецін, Норвегін и Данін, и 100 съ плетеніями такъ называемаго звършнаго стиля.

морхи, откуда слово мохры, махровый и пр., но металлическія подвіски къ конской уздів назывались у нась въ старину татарскимъ словомъ решма, попона въ богатомъ видів называлась иапракъ, принадлежности сідла—арчакъ, тебенекъ, налучей и колчана—бенди и пр. Однако, туть же есть и русскія слова, какъ то: лысины въ значеніи налобника, бляхи frontale, а́ртоў, разпаго рода подвіски рано стали зваться наузы, наузольники, съ чекмами (чеканныя бляшки), плящинами и вотолками. Для насъ въ данномъ случай важно, что слово ворворка, особенно часто употребительное, идетъ, повидимому, изъ Византіи, и оттуда же поталы. Наши конскіе уборы у князей должны были, весьма естественно, подражать пышнымъ византійскимъ церемоніальнымъ сбруямъ, и мы съ особеннымъ интересомъ узнаемъ, что пресловутая червленая челка есть только дословный переводъ греческаго Ворха́діа адпіділа 1).

Далье, для нашей задачи весьма существенно, что древняя Россія знала брактеаты и даже употребляла для этого предмета особое слово—цаты. Русское цата, церковносл. цата, старослав. септа, по Миклошичу значило: монета; чешское сета—золотая монета, польск. сетка блеска, золотой листь (т. е. поталь или брактея), малорус. чатка—крапина, древнерус.— монета, динарій, подвъспая бляшка, прикладъ къ вънцу и пр.; литов. сета—пряжка на поясъ (ср. срв. cinta, cinctura); румын. септе—bractea; готеское Kintus.

По указаніямъ слависта Е. Ө. Будде, извѣстное Остромірово Евангеліе передаеть слова: νόμισμα пѣнязь и κήνσος словомъ цата, съ дополненіемъ: цата киньсьнам. По древнимъ азбуковникамъ, цата—златница, сребреникъ, а въ Тамбов. губ. этимъ именемъ доселѣ называютъ узоры на плечахъ и подолѣ (круглыя нашивки мордовскихъ рубахъ, идущія отъ восточносирійскихъ образцовъ VIII—Х стол., сохранившихся въ коптскихъ могилахъ), блестки волотые и пр. По лѣтописи вел. князъ Андрей устроилъ «церковь различными цятами и аспидными цятами—т. е. облицовалъ стѣны яшмовыми плитами и т. д.

Въ Шестодневъ Іоанна экзарха Болгарскаго, рукописи 1263 года, такъ описываются знаки княжескаго достоинства и приближенныхъ князя: «кнеза видъти, съдеща въ срацъ бисромь покыданъ, гривну цетаву на выи носяща и обручи на руку, поясомъ вълърмитомъ поясана и мьчь златъ при бедръ висещь; и оба полы его болъры съдеще въ златахъ гривнахъ и поясахъ». Графъ А. С. Уваровъ 2), указавъ на ясное отличіе княжеской гривны отъ обыкновенныхъ золотыхъ гривенъ, имъвшихъ форму обруча, свитаго изъ металлическихъ дротовъ, полагаетъ, что это отличіе заключалось не въ одномъ только богатствъ украшеній, но и въ особой формъ этой гривны, и въ видъ предположенія замъчаетъ, что цатою досель называютъ лупообразную подвъску на иконахъ, прикръпляемую къ оконечностямъ вънчикомъ, а что такія подвъски уже были, видно изъ льтописнаго текста подъ 1288 годомъ: «икону

<sup>1)</sup> Константина Порф. De carimoniis pag. 452, 4. Рейске въ прим. на стр. 491: borcadium=rica, calyptra capitis, quae equis induitur et manasse ab Arabico borca. Ср. въ текств также стр. 462 и 485 Форма челокъ—украшеній изъ волось и шерсти—взята изъ Персія, см. на рельефахъ. изд. у Place, Ninive, pl. 32. Въроятно, тоже высокое украшеніе навывалось Тоофа µета фолмкішм у Кодина lib. III, р. 14, У р. 30. Іоаннъ Лидійскій, de magistr. объясняеть слово туфа латинскимъ juba.

<sup>2)</sup> Тамъ же, стр. 10.

списа на золотъ намъстную св. Георгія и гривну златую възложи на нь съ жепчюгомъ». Словомъ, графъ А. С. Уваровъ предполагаетъ подъ цатою то, что въ старину называлось мъсяца гривенная, а Греки называли ипублюс.

То, что называлось у насъ въ древности мъсячными гривнами, было, очевидно, плоскимъ украшеніемъ шеи изъ листоваго золота и серебра, съ штампованными рисунками или же гифздами камней сообразно строенію шей и груди, принявшимъ форму луннаго серпа, обращеннаго къ верху концами и подвъшеннымъ или на цъпочкъ вокругъ шеи, или на крючкахъ по объ стороны груди. Какъ и другія гривны, этотъ видъ, какъ мы полагаемъ, можеть вести свое начало отъ римскихъ войсковыхъ украшеній или наградъ (dona militaria), изв'єстныхъ подъ именемъ corniculum или во мн. cornicula: это были одинъ или два металлическихъ рожка, укрѣплявшихся, по нашему мнѣнію, снизу на боку каски и къ ней подвѣшпваемыхъ, на подобіе современныхъ чешуйчатыхъ застежекъ у нашихъ касокъ, но болье широкихъ и болве почетныхъ 1); известно, что почтенные этимъ укращениемъ солдаты выделялись особымъ именемъ cornicularii, и что это имя давалось, затьмъ, особымъ отрядамъ. Не выдавая этого мивнія за доказанное, мы предлагаемь только сближеніе неизвъстнаго солдатскаго знака съ любопытнымъ украшеніемъ-уже сформированною гривною -представленнымъ на мозаическихъ медальонахъ съ изображеніемъ Апостоловъ и Святыхъ въ церкви Св. Виталія въ

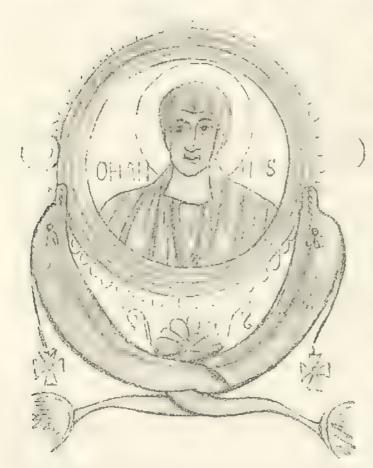

Равенив: каждый медальонъ (см. рис. 97) принять здісь, какъ почетный щить, съ бисерными коймами и подвъсками, какъ бы у нагруднаго портрета; эти подвъски въ видъ двухъ соединенныхъ роговъ изобилія, составляющихъ въ церкви обычный орнаменть, но здёсь принявшихъ форму двухъ сплетенныхъ хвостами рыбъ, сообщаютъ медальонамъ характеръ священнаго кіота, котя взяты, очевидно, отъ украшеній свътскихъ. Если же мы сопоставимь эту форму съ типомъ фибуль, носившихъ въ V вѣкѣ 2) названіе сотписоріа-хоруохо́тюм, то объяснимъ себ'в и распространеніе формы, такъ какъ фибула весьма естественно и часто принимала ее и на Западъ и па римскомъ Востокъ.

Именно это украшение должно было называться у Грековъ и пистно оно надето Рис. 97. Мозаическій образь ц. Виталія въ Равенив. на шею муміи грека временъ Птоломієвъ, сохра-

Въ существующихъ доселъ толкованіяхъ римскаго назвавія указывается, что древнее изображеніе предмета невявъстно: Е. Потье въ словаръ Daremberg et Saglio sub v. считаеть возможнымъ, что это было укращеніемъ визиря-родь aigrette, и не принимаеть догадки Рича въ его словарь, рисующаго рогь на верху каски; рисуновъ сочиненъ Ричемъ, по его обычаю.

<sup>2)</sup> Soan. Lyd.: de magistratibus, ed. Bonn., lib. 1I, p. 169.

няемой въ Дрезденѣ и привезенной изъ Египта еще знаменитымъ гуманистомъ Пьетро дела-Валла: на шеѣ этого грека два ожерелья: одно—обычная пропизка золотыхъ трубочекъ спиральной формы, которыя на шнурѣ раздѣлены бусами и, кромѣ того, окаймлены вдоль и съ обѣихъ сторонъ листьями лавра, такъ расположенными и недвижными, что, очевидно, ожерелье служитъ для прижатія рубашки, и въ то же время составляетъ рисунокъ лавроваго вѣика. Форма эта чрезвычайно важна для пониманія спиральныхъ трубочекъ въ нашихъ древностяхъ. Далье, второе ожерелье представляетъ золотой рогъ луны, котораго каждый конецъ укрѣпленъ на плечѣ и который въ центрѣ, въ видѣ герба, имѣетъ священнаго копчика; подобное, повидимому, но все набранное гнѣздами камней, ожерелье находится и на второй женской муміи изъ той же могилы и того же происхожденія 1).

Металлическіе оклады иконъ или образные не только украшались по самому окладу эмалями, финифтью и сканью, чернью, жемчугомь и камнями, или наложенными золотыми п серебряными дробнидами, но и всякаго рода подвисными уборами: ожерельями или монистами, гривнами, «лунницами» или «мѣсяцами гривенными», цатами, крестами, нанагіями, бляхами, цѣпями (золотыми, вклады царей), ряснами и пр. Прежде всего въ описяхъ уноминаются, конечно, вѣнцы (нимбы, оглавія), иногда съ карунами, затѣмъ, послѣ вѣнца въ описяхъ XVI вѣка ²) слѣдуеть цата, изрѣдка наз. гривною или гривенкою; это, очевидно, подвѣсная лунница изъ золота, серебра, басменная, съ камнями. У цаты въ «привѣскѣ» упоминается «панагія», нанагія съ мощами, иконки рѣзныя. Но цата бываеть всегда на образѣ одна, а гривенъ много, три, четыре, пять; на 20 иконахъ Деисуса насчитано 84 гривны; гривны часто называются «витыми» и т. д. Да въ «привѣскѣ» же упоминаются цѣпи, золотыя, серебряныя, гнутыя, а на нихъ кресты разные или тоже панагіи, если вмѣсто этого не упоминаются «поднизи» и «ожерелейца», рясы и пр. Независимо отъ того, серыги, нногда по одной, и когда по парѣ, съ камнями и «трясочками», «запонки» на плечахъ (фибулы), нарукавники или запястья съ камнями, перстни и кольца.

Поэтому, если мы напр. находимъ на иконт подвъсную (въ видъ полумъсяца) металлическую цату и на пей три штампованныхъ кружка съ изображениемъ Деисуса, то должны эти кружки называть «гривнами».

Гривнами въ старину называли всякія круглыя пластинки, или подвѣсныя бляшки къ той же цатѣ, какъ мы видимъ напр. на иконѣ Пресвятыя Троицы, мѣстной въ Троице-Сергіевскомъ соборѣ (№ 3) пожертвованной царемъ Өеодоромъ Іоанновичемъ и украшенной золотымъ окладомъ съ панагіею на среднемъ ликѣ отъ имени Бориса Годунова 1600 г., съ тремя золотыми подвѣсными цатами или «менисками»—гривенными лунницами, приложенными царемъ Михаиломъ Өеодоровичемъ въ 1626 году. Мы воспроизводимъ здѣсь (рис. 98) икону съ ея украшеніями, которыя объясняють намъ и данные тексты и церковное примѣненіе

¹) По изданию W. G. Becker и. W. A. Becker, Augusteum. Dresdens ant. Denkm. 1832—7, пересмотръно у Racinet, Le Costume historique, II, pl. 25—6 EB, № 25 et 37, но предлагаемое название эгиды второму ожередью врядъ ли можеть быть принято.

<sup>2)</sup> Опись ризницы Кирилло-Билозерскаго монастыря 1668 г., изд. въ Зап. Р. Отд. Рус. Арх. Общ. II, стр. 126-343.



Рис. 98. Икона Троице-Сергієвскаго собора-виладъ царей Өеодора и Бориса съ прикладомъ царя Михаила Өеодоровича.

(въроятно, уже въ очень раннее время, т. е. еще въ XII в.) свътскихъ княжескихъ и патриціанскихъ уборовъ къ иконнымъ украшеніямъ. Близость по формъ и даже детальной отдълкъ подвъсныхъ медальоновъ иконы къ рязанскимъ бармамъ такъ велика, что не оставляетъ сомпънія въ общности ихъ назначенія и самаго способа ношенія.

Въ собственномъ смыслѣ слова, исто никогда не служила сама личнымъ украшеніемъ, была всегда служебнымъ предметомъ, орудіемъ для связи орнаментальныхъ звеньевъ или для ношенія разныхъ видовъ убранства и драгоцѣнностей. Именно въ этомъ смыслѣ сложившіяся слова: осіра, алосіс почти не употреблялись у Грековъ въ значеніи украшеній подобнаго рода, которыя потому и получали особыя видовыя названія, мѣнявшіяся вмѣстѣ со вкусами; равно и латинское названіе catena имѣло на практикѣ слишкомъ общирное и разнообразное примѣненіе, для того чтобы опо могло основаться на понятіи извѣстнаго вида личныхъ уборовъ. Русское: исть, напротивъ того, примкнуло, издревле, къ опредѣленному понятію церемоніальныхъ уборовъ средневѣковой дружины, котя и замѣнялось также особыми названіями, преимущественно техническаго значенія. Такъ, напр. 1), цѣпь изъ плоскихъ золотыхъ колецъ, нашитыхъ на атласъ, называлась въ старину «пересязью»— «перевязь золота кольчата»; или же опладнемъ— «окладень золоть кольцами», но такіе оклады, естественно, были и сами по себѣ украшеніемъ, такъ какъ въ этихъ золотыхъ цѣпяхъ были звенья, литыя изъ золота и чеканния гиѣзда съ алмазами и яхонтами, стало быть, это уже не были цѣпи служебныя, но сами по себѣ декоративныя.

Въ русскихъ кладахъ X—XIII стольтій встръчаются именно цыпи подобнаго служебнаго характера, своею грубою простотою нередко не отвечающія драгоценному составу самаго клада, какъ напр. обрывокъ толстой серебряной цени изъклада, найденнаго въ г. Черниговъ, на Александровской площади, или два обрывка толстыхъ же цвией въ кладъ, найденномъ на погоств собора въ томъ же Черниговв, или цвиь Каневскаго клада Кіевской губерніи. Тонкая, изящно сплетенная цепочка изъ серебра, съ двумя паглавниками въ виде трубочекъ, оканчивающихся колечками въ формъ боченочковъ, черезъ которыя продъто проволочное кольцо, оказалась въ кладъ, найденномъ близь селенія Старой Рязани (на мъстъ древняго города, разореннаго Батыемъ), Спасскаго увзда, Рязанской губерніи, въ 1868 году. Эта цёночка, во-первыхъ, шейная, по своимъ короткимъ размёрамъ, а во-вторыхъ, на столько тонкая, что, явно, подражаетъ лучшимъ золотымъ издёліямъ, и сохранилась лучше всёхъ, а именно, на упомянутомъ проволочномъ кольцѣ, которымъ цѣпь оканчивается, сохранилась еще серебряная буса, служившая для раздёленія или прикрёпленія подвёшенныхъ на кольцё предметовъ. Цепочка наиболее напоминаетъ древние образцы плетеныхъ четырегранныхъ цъпочекъ, на которыхъ посились въ римскія времена амулеты, медальоны, камии въ оправъ и пр. и примеръ которыхъ представляетъ тоже отлично сохранившаяся ценочка въ кладе золотыхъ вещей, найденномъ у ръки Чулека, при проведеніи Харьково-Азовской жел. дороги въ 1868 году. Всё другія тонкія цёпочки изъ кладовъ, будучи шейными, представляють

<sup>1)</sup> П. Н. Саввантова, Указатель къ описанию утвари 1. с., стр. 564.

работу весьма грубую и пебрежную, хотя бы были сдѣланы изъ золота, какъ напр. цѣпочка изъ Кіевскаго клада, находящагося въ Миндъ-Кабинетѣ Кіевскаго университета подъ № 2320.

Рязанская цёпочка посить столь обычный характерь, что объ ней и не приходится много говорить: это, видимо, цёпочка изъ женскаго убора. Напротивъ того, цёпи трехъ кладовъ Черпигова и Капева обращають на себя вниманіе уже размёрами въ длину и толщину: если цёлой между ними и нётъ, то даже обрывки показываютъ, что цёпь не была шейною, но спускалась на грудь и даже на бока, а толщина этихъ цёпей такова, что, помимо служебнаго значенія, онё должны были и сами по себё выдёляться своею массивностью. Такого рода цёпочки во Франціи называются саггее, ихъ эллиптическія звенья перегнуты вдвое, прежде чёмъ пропущены въ слёдующее кольцо, и соединены на четыре, шесть и восемь граней, почему и называются тамъ также согдопь. У пасъ въ старину цёпь у наперснаго креста бывала «золота звенчата троегранна».

Два черниговскихъ обрывка (табл. XIII, 10—13) отъ двухъ серебряныхъ цѣпей наиболѣе типичны. Одна цѣпь сплетена изъ толстой проволоки дурнаго серебра довольно примитивнымъ способомъ, а именно: сцѣпленіемъ перегнутыхъ кольчатыхъ петель, однако, съ большимъ навыкомъ, па четыре грани. Другая цѣпь, напротивъ, исполнена изъ очень тонкой проволоки и съ большимъ искусствомъ, въ видѣ толстаго шнура, плетенаго какъ бы на шесть цѣпочекъ, между собою связанныхъ. Первая цѣпь, по своей массивности, сохранилась въ большомъ кускѣ почти цѣликомъ, вторая только въ видѣ обрывка въ 0,40 с. длиною.

Къ той и другой цени иментся наглавники, отлично сохранившеся, благодаря также своей массивности, и на первой цени наглавники еще удержались по ея концамъ, но отделены отъ второй. Эти наглавники представляють обычную форму отлитыхъ въ серебре звериныхъ (прежде принимавшихся за драконы) головъ: узенькая головка, съ прижатыми къ пей ушами, съ узкими глазами, оканчивается небольшимъ ртомъ, съ характернымъ оттопыриваниемъ верхней губы; во рту проделана (просверлена) круглая дыра для пропуска толстаго дрота (толщиною какъ разъ въ размере изогнутаго куска проволоки, изображеннаго на таблице, рис. 15).

Въ пастоящее время, послѣ того, какъ Софусъ Мюллеръ употребилъ столько труда и остроумія на то, чтобы доказать, что изображенія <sup>1</sup>), подобныя нашимъ головкамъ, не имѣютъ ничего общаго ни съ змѣями, ни съ драконами, было бы излишнимъ разбирать вповь тотъ же вопросъ по данному частному случаю. Д-ръ Гильдебрандъ вѣрпо угадалъ въ этомъ животномъ коня, и мы въ настоящемъ случаѣ удовольствуемся указаніемъ на прижатыя уши и характерныя, выступившія по лошадиной мордѣ жилы. Ближайшее доказательство того, что мы имѣемъ здѣсь лишь рабское повтореніе характерной конской головы изъ орнаментики временъ переселенія народовъ (съ тѣмъ же придаткомъ на верхней губѣ), представляють изданные нами рисунки этихъ древностей <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Die Thierornamentik im Norden H. 1881, p. 31-7, 115-7, Fig. 63-5.

<sup>2)</sup> Русскія Древности, ІІІ, рис. 52.

Иного рода вопросъ о самыхъ цѣпяхъ, ихъ практическомъ назначеніи и роли, которую они играли въ нашемъ кладѣ. Дѣло въ томъ, что ни въ обоихъ Черниговскихъ кладахъ, ни въ Каневскомъ, Кіевской губерніи, это назначеніе не указывается нигдѣ съ достаточною ясностью. Въ кладѣ Каневскомъ сохранилось даже проволочное кольцо (въ попер. 0,053 м.), пропущенное черезъ наглавники, въ указанныя дыры лошадинаго рта, но тотъ предметъ, который былъ, очевидно, нацѣпленъ на это кольцо, какъ разъ отсутствуетъ.

Въ другихъ паходкахъ, вмѣстѣ съ подобными цѣпями (но лучшаго достоинства), находимы были звѣзды особаго рода, о шести лучахъ, исполненныя изъ дутаго серебра и покрытыя обычными украшеніями зернью, и потому явилась догадка, что подобныя цѣпи назначались для ношенія этихъ звѣздъ.

На эту догадку наводила, очевидно, также аналогія цёней, съ навёшенными на нихъ молотами Тора, въ видё маленькихъ серебряныхъ амулетовъ і), между скандинавскими древностями происходящими изъ Гельсингланда и т. п. По составу кладовъ, въ которыхъ эти цёни встречены, получается полное сходство съ кладами Гнёздовскимъ, Каневскимъ и другими: въ числё украшеній мы находимъ здёсь полулунія изъ серебра, витые обручи шейные, дутыя серебряныя бусы отъ мописта, подвёсныя бляшки, украшенныя филигранью, серебряные слитки и кольца, какъ денежные знаки, и англосаксонскія монеты, какъ показаніе времени.

Почетное назначеніе кольчатых цівней зависить, конечно, оть тіхть предметовь, которые па нихь подвішены, а потому сами цівни рідко даже упоминаются. Главное місто, которое мы можемь указать, находится у византійскаго историка Іоанна Киннама від царствованіе Мануила Компина, слідовательно, во второй половині XII віка, и бывшаго царскимь грамматикомь, хотя всю жизнь состоявшаго на военной службі; точность псторика ничего не оставляеть желать. Описывая особенно торжественный пріємь Іоанномь Комнинымь султана—событіє было великое, невиданное,—историкь описываеть тронь, царскую багряницу, горівшую камнями и блиставшую жемчужинами, и прибавляєть, что у царя «сь шей на грудь спускался на золотыхь цівняхь необыкновенной величины и цвіта камень: онь горівль, какъ роза, а по виду походиль особенно на яблоко».

Употребленіе кольчатыхъ цівней и цівночекъ прослідить гораздо трудніє, чівнь орнаментальное развитіе церемоніальныхъ цівней и имъ подобныхъ ожерелій и монеть: предметы служебнаго характера не удостоиваются ни изображенія въ рисункі, ни названія въ тексті, и взамінь цівни упоминается только амулеть, на ней подвішенный. Но, согласно съ общимъ, нами указаннымъ убранствомъ шен и груди у византійцевь и вообще на христіанскомъ востокі, мы находимъ обильное приміненіе цівни къ личному убору именно у племенъ славянскихъ, вошедшихъ въ соприкосновеніе съ Византією и греческимъ востокомъ: ясное тому свидітельство—народные уборы. Мы находимъ даліве кольчатыя ціни, подвішивавшіяся къ поясу, съ

<sup>&#</sup>x27;) Montelius, Antiquités Suédoises, fig. 624-628 B.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Іоаннъ Киннамъ. *Царствованіе Іоанна Комнина*, V, 3. Гиббонъ, въ Исторів, VII, гл. 62, подъ годомъ 1259, указываеть мъсто у Пахимера, I, XXI, о водотыхъ ценяхъ, отдичающихъ высшую знать Византія въ числе 15, 20 фамилій и имъ подобныхъ.

бубенцами и притомъ изъ серебра, въ народныхъ уборахъ Кандіи, Родоса 1). Отсюда эти цѣпи вошли въ обычай у венеціанцевъ XV—XVI столѣтій и особенно венеціанокъ 2), а затѣмъ въ сѣверной Европѣ, многочисленныя цѣпочки служили здѣсь для ношенія вѣеровъ, опахалъ и пр., тогда какъ, въ Греціи онѣ назначались долгое время для религіозныхъ предметовъ, заступившихъ мѣсто талисмановъ, напримѣръ, панагій, носившихся тамъ даже и свѣтскими людьми 3).

Массивность нашихъ цѣпей, пезависимо отъ общаго характера кладовъ, указываеть на ихъ происхожденіе отъ личныхъ уборовъ, а предметами, на нихъ носимыми, были, по всей вѣроятности, большіе наперсные кресты или даже большіе «тѣльники корсунскіе», складные, литые изъ массивной бронзы и заключавшіе внутри складня мощи, частицы артоса и т. п. священные предметы.

Наша догадка основывается, прежде всего, на томъ, что именно въ родственныхъ древностяхь Даніи какь разь встрічены уже вы могилахь ціпи сь кольцами, па кольці подобный большой (XII—XIII в.) кресть 4), притомь цёнь имёеть тёже эменныя головки вмёсто наглавниковъ на концахъ, а крестъ собственно корсунскаго типа съ Распятымъ и Богоматерью, выгравированными на сторонахъ креста, и даже сохранилъ еще частицы мощей 5), или же это быль собственно тельникъ местной работы, литой изъ серебра съ рельефными изображеніями. Между такими же паходками Скандинавіи 5) выдѣляются особенно цёпи съ наглавниками изъ змённыхъ головокъ, къ сожалёнію, безъ подвёшеннаго креста, какъ бы если эти цъни взяты были безъ святыни изъ Россіи Варягами, такъ какъ, повидимому, религіозпые предметы добывались ими преимущественно съ Юга, а «корсунскіе кресты» и подавно; эти цёпи найдены были вмёстё съ тёльными крестиками, большими бляхами, съ филигранью, переделанными на фибулы, бусами и съ одною ценочкою, на которой еще сохранился круглый образокъ Богоматери. Далве тамъ же встрвчаются и цвночки съ тъльными крестами и церемоніальныя цвии изъ медальоновъ съ выгравированными на нихъ и наведенными чернью крестами (т. наз. бармы). Подобныя гривны изъ 4 большихъ серебряныхъ медальоновъ, украшенныхъ тонкою филигранью ХШ вѣка, сопровождаются тамъ цѣпью серебряною, кольчатою, на четыре грани, съ двумя бусами и кольцомъ, на которомъ насажена 21 буса и наперсный корсунскій кресть, также XIII—XIV в.

Такимъ образомъ, для серебряныхъ подвѣсокъ нашихъ цѣпей мы предполагаемъ наиболѣе правдоподобнымъ дополнять ихъ большимъ наперснымъ крестомъ: ради святости знака и святыни, въ немъ заключенной, крестъ не клали съ прочими драгодѣнностями, а сохраняли

<sup>1)</sup> Vecellio, Costumes anciens et modernes, publ. par Didot, Paris, 1860, fig. 407, 412, 447, 460.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ibid., pac. 65, 79, 102-7, 108, 110.

<sup>3)</sup> Gay, Glossaire archéologique, род. 237, v. ballette, рас. панагін изъ меди, на цепочке, съ изображенівмъ Знаменія, извлеченной изъ могилы женщины въ Авинахъ и относимой авторомъ къ XIII веку.

<sup>4)</sup> Ворсо, Стверныя древности Музея въ Копенталент, СНБ. 1861, рис. 511.

<sup>5)</sup> Ibid. puc. 510 a, b. Cm. Tarme Catalogue du Musée des Ant. du Nord, 1885, 11-e Salle, № 197 a, b. c, d.

<sup>6)</sup> Замътки сдъланы по предметамъ, находившимся въ Стокгольмскомъ Музев въ 1889 году, въ бытность автора въ Швецін. Ср. Montelius, Führer d. d. Museum in Stockholm, übers. v. Mestorf, 1876, Saal IV, Kasten 6, 13.

при себъ. О подобныхъ крестахъ говорятъ и лѣтописи 1); въ 1147 году народъ «бьюче Михаила (князя), отторгоша крестъ на немъ и съ чепьми, а въ немъ гривна золота». В. К. Іоапнъ Іоанновичъ отказалъ сыну «чепь колчату великую съ крестомъ, враную, огнивчатую съ кресты». Въ 1213 г. убили Михаила Скулу: «глава его сусѣкоша, трои чепи сняша золоты».

Не заходя далеко въ глубь варварской древности для объясненія этого обычая носить большіе наперсные кресты на нагрудныхъ цѣпяхъ, укажемъ, прежде всего, на свидѣтельство «Придворнаго Устава» Константина Багрянороднаго 2) о томъ, что въ его время было въ обычаѣ на депь Иліи Пророка 20 іюля императору раздавать серебряные крестики (σταυρίτζια ἀργυρὰ) слѣдующимъ чинамъ: магистрамъ, препозитамъ, анемпатамъ, патриціямъ и оффиціаламъ, съ соблюденіемъ обряда (?) (εἰς τύπον). Стало быть, и въ древней Руси, ношепіе на цѣпяхъ подобныхъ крестовъ не могло не быть связано съ извѣстнымъ почетнымъ званіемъ и служило, въ извѣстномъ смыслѣ, его почетнымъ знакомъ.

Отсюда, затѣмъ, мы получаемъ и прямое объясненіе того, почему извѣстные «корсунскіе кресты» изъ золота, серебра и бронзы, не будучи церковною утварью и исключительною принадлежностью духовнаго сословія, были такъ распространены въ Греціи и у пасъ (повидимому, не позже XIV вѣка) и дошли до насъ въ такомъ сравнительно большомъ числѣ, что, явно, составляли весьма обычный предметъ личнаго убора. Въ XV вѣкѣ и у пасъ уже съ запада явилось обыкновеніе украшать женскій костюмъ множествомъ ожерелій, но обычай носить на себѣ разпые предметы на тонкихъ цѣпочкахъ не привился, и вмѣсто женскихъ сhatelaines мы находимъ уже въ XII и XVII вѣкахъ такого рода приборы для охотничьяго наряда.

Въ царскую эпоху, которая, замътимъ въ скобкахъ, по своимъ обычаямъ представляетъ уже сліяніе поздневизантійскихъ церемоній съ обрядами великокняжескаго двора, цъпи съ крестами, какъ бы ни были онъ художественно украшены, «враныя», т. е. плетеныя, «кольчатыя», «сканныя аравійскаго злата», подобно той, которая и понынъ хранится въ Оружейной Палатъ, все же продолжали оставаться служебными, и собственно не упоминаются, такъ какъ разумъются въ обрядъ подъ упоминаніемъ креста, пногда съ частицею Животворящаго Древа. Для насъ особенно важно, что эти цъпи не были и не могли быть церемоніальными, какъ другія, изъ особыхъ бляхъ, съ подвъсками и безъ нихъ. Насколько завъреніе Вельтмана, что въ Благовъщенскомъ соборъ имъющієся на лъвомъ столить 60 крестовъ посились нъкогда великими князьями сверхъ бармъ или оплечій, заслуживаетъ въроятія, требуетъ разбора.

Въ старинной описи конца XVI или XVII въка упомянуто: «двъ чепи золотые, въ объихъ въсу фунтъ съ четвертью: на одной фляшка ентарная; на другой птица, камень обнетъ серебромъ, золочена». Подобныя фляжки или натруски, амагили, носимыя на «перевязи алмазной», или золотомъ окладиъ, т. е. цъпи, натитой на атласъ, упоминаются и въ царскомъ

<sup>1)</sup> Н. Аристова, *Промышленность древней Руси* 1866, стр. 159, и прим. 494, съ указ. на собр. грам. и дътописи.
2) *De cerimoniis* edit. Bonn., II. с. 52, рад. 776. Отличаются ли отъ этихъ «крестиковъ» «мадые серебряные кресты», раздаваеные въ Лазареву Субботу (ibid. I, 31, рад. 170), не внаемъ.

нарядѣ, но это были цѣпи не съ крестомъ нанерснымъ, а именно служебнаго значенія, и слѣдовательно, легче, проще исполненныя. Въ амагили или фляжкѣ, говоритъ П. И. Савваитовъ, носились часы. Очевидно, и упомянутая выше другая цѣпь «съ птицею» есть собственно цѣпь съ фляжкою, на которой изображена птица (часто «орелъ» въ царской утвари).

Что, крома крестова, князья древней Руси носили на груди образки не только тальные, но до извъстной степени обрядовые, или церемоніальные, принадлежавшіе имъ, по праву вѣпчанія (не знаемъ, однако, какого, великокняжескаго или просто княжескаго), можно было бы заключить изъ византійскихъ обрядовъ, по также находимъ и у себя нѣкоторыя свидътельства, хотя темныя и требующія уяспеція. В. К. Иванъ Ивановичь завъщаль сыну своему Димитрію: «икону золотомъ ковану Парамшина дёла» и пр.; та же икона значится въ духовной Димитрія Ивановича Донскаго и Василія Димитріевича; въ духовной же Василія Темнаго и Іоанна III 1504 года уже значится «крестъ золотъ Парамшина дёла». И потому Прозоровскій полагаль, что икона и кресть одно и тоже, т. е. икона могла быть иконою Распятія, о которой, когда «Парамшино произведеніе перестало называться иконою», сказано было уже подробиће такъ: «икона золота Расиятье, двлана финифтомъ съ каменьемъ и съ жемчюги», а этою иконою Іоаннъ III благословиль Андрея Ивановича. Затвиъ Прозоровскій весьма основательно думаеть, что эта эмалевая икона могла быть подобна черниговской золотой гривнъ и относилась, до извъстной степени, къ утвари княжескаго вънчанія. Но также весьма возможно, что это была обыкновенная эмалевая икона Распятія въ окладѣ, которою благословляли отцы своихъ детей, какъ родовою драгоценностью.

Церемоніальныя ціпи, къ которымъ мы теперь переходимъ, встрічены доселі въ четырехъ, пяти кладахъ, исключительно Кіевскихъ, и то не всегда съ надлежащею нолнотою.

Цѣпь Михайловскаго клада лучшая (таб. VI), состоить изъ 20 медальоновъ, соединенныхъ на плечахъ двумя цѣпочками: судя по величинѣ, эго явно цѣпь женская. Цѣпь превосходно сохранилась, такъ что уцѣлѣли иныя заклепки шарпировъ и колечки цѣпочекъ, которыми онѣ застегивались.

Рисунки эмалевых фигуръ этой цвии могуть считаться наилучше сохранившимися и наиболье типичными для издёлій южно-русских эмальеровъ. Сравнительно съ византійскими оригиналами, конечно, здёсь представляется много недостатковь и въ фигурахъ слишкомъ крупныхъ и тяжелыхъ, и особенно въ краскахъ, слишкомъ рѣзкихъ и однообразныхъ: особенно поражаетъ соединеніе зеленаго и синяго, которое непріятно дѣйствуетъ и часто встрѣчается: тоненькія золотыя ленточки недостаточны для раздѣленія этихъ цвѣтовъ. Далѣе, нельзя не жалѣть о замѣнѣ повсюду темнолиловаго (пурпурнаго) цвѣта рѣзкими синими тонами, которые хотя и разнообразятся въ оттѣнкахъ, становясь то голубыми, то индиговыми, но въ большихъ поверхностяхъ пепріятны. Кромѣ того, бѣлыя и красныя (кирпичнаго оттѣнка) точки на лиловомъ фонѣ пріятны и живы, а на синемъ усиливають его мертвенную холодность. Наконецъ, въ вырѣзкахъ для эмали, въ очеркахъ сегментовъ, кружковъ, акантовъ, перьевъ и пр.

утрачено пониманіе рисунка, живых и органических частей его: и перья, и тёло птиць, и рисунокь вётокь, коймь и т. д. сталь слишкомь схематичнымь: рисовальщикь не можеть понять визаптійской схемы и предается ей до крайности, стремясь къ правильности чисто геометрической. Рисунки бляшекь представляють или птиць, или орпаментальные щитки. Птицы—тё же голуби, распредёлены также, какъ требовалось бы сдёлать въ Житомірскомъ кладі, т. е. идуть или справа наліво или обратно, смотря по тому, на какой стороні груди бляшки эти приходятся, а смотрять эти птицы всегда внутрь, т. е. по направленію къ лицу, носящему ціпи. Имбеть ли это особое символическое значеніе, сказать трудно, по весьма вёроятно, такъ какъ близость и взглядь птиць по направленію къ человіку почитался признакомъ здоровья и благополучія. Вляшки меньше житомірскихь—всего 0,027 м., и исполненіе эмалей гораздо выше, но кое-какія детали измінены, ради схемы, не къ выгоді фигуры. Такъ хвость птицы сдёлань въ виді какой то зеленой лопатки, съ пепельнымь концомъ и страпно разділень на дві части, а по средині непонятныя бёлыя части. Также измінено загнутое крыло птиць.

Орнаментальныя бляшки представляють только два типа по рисунку: или извъстный памъ рисунокъ изъ четырехъ индъйскихъ пальмъ съ акантовыми листьями и четырехъ сегментовъ въ кругу, или же подобіе крестообразной композиціи слѣдующаго рода: по 4 сторонамъ внутренняго кружка съ городчатымъ крестикомъ расположено 4 сегмента съ городками и 4 кружка съ розетками, изъ голубыхъ и красныхъ лепестковъ.

Цень кіевскаго клада, пропсходящаго съ Большой Житомірской улицы (таб. І), также великолвина и также хорошо сохранилась, какъ и цвиь Златоверхо-Михайловскаго клада. Она состоить изъ 20 медальоновъ или бляшекъ, шириною 0,03 и толщиною въ 2 миллиметра; каждая бляшка устроена изъ двухъ пластинокъ, и будучи спаяна по краямъ при помощи ленты или полосы, остается внутри полою, такъ какъ заполненіе пустоты серою, практиковавшееся въ началв среднихъ вековъ, было уже оставлено, почему эти бляшки и могутъ быть названы дутыми въ принятомъ значеніи этого слова. Бляшки сцёпляются дружка съ дружкою помощью подвижныхъ шарнировъ, но въ двухъ мъстахъ онъ соединяются помощью золотыхъ цепочекъ (длиною 0,06 м.), укрепленныхъ за маленькое сережное колечко, продетое въ шарниръ следующей бляшки. Очевидно, эти два места сцепленія приходятся на обоихъ плечахъ, такъ какъ именно здъсь цъпь изъ бляшекъ перегибается, и бляшки лежали бы горбомъ, подымая всю остальную цёпь. Затёмъ порядокъ расположенія бляшекъ на цёпи передань въ общихъ чертахъ на таблицъ, т. е. объ части, передняя и задняя были тождественны, но лицевая сторона цёпи должна была состоять изъ большаго числа бляшекъ-на рисункъ изъ 12, а задняя-меньшаго, напр. восьми или под. Въ отдъльности бляшки чередовались, очевидно, по рисунку (что случайно не было соблюдено рисовальщикомъ), т. е. бляшки съ птицами пом'вщались между орнаментальными медальонами и обратно. Но, притомъ, особо должно отметить, что бляшки съ изображеніями итицъ подразделяются на два тина: въ одномъ птина идетъ справа на лево, въ другомъ слева направо, и такъ какъ оба типа представлены по ровну, по шести экземпляровь, то ясно, что бляшки должны были размѣщаться съ правой и лѣвой стороны также поровну.

Изображеніе птицы, явно, скопировано съ византійскаго оригинала такого же назначенія: очевидно, съ мелкихъ медальоновъ или бляхъ цени, въ чемъ удостоверяютъ насъ и повторенія этихъ цъпей (см. списокъ вещей клада Льскова). Самымъ характернымъ на нашь взглядь обстоятельствомь является то, что фигура птицы поставлена не по самой срединъ медальона, а ближе къ краю, куда птица идеть, и притомъ не прямо, но съ закинутою назадъ головою и шеею. Такая постановка птичьей фигуры, во-первыхъ, значительно оживляеть ее, придавая свойственную ей пугливую подвижность, а во-вторыхь-оставляеть мёсто для изогнутаго сзади крыла. Что трехчастная вёточка съ акантовымъ копцомъ сзади птицы есть, действительно, ея хвость, о томъ, конечно, не легко догадаться по рисунку нашихъ блящекъ: такъ далеко отнесенъ этотъ хвостъ и такъ великъ промежутокъ между нимъ и теломъ птицы. Повидимому, самъ рисовальщикъ или эмальеръ врядъ ли догадывался о значеніи этой вътки. Но на цьпи Михайловскаго клада, напротивъ того, очень ясно можно видеть весь рисунокъ и удостовериться, что здесь неясность происходить потому только, что эмальеръ слишкомъ широко воспользовался обычнымъ отделеніемъ крылушекъ птицы отъ ея тёла, ради прочности и упрощенія работы, требовавшей отд'єлить зд'ёсь эмалевые лоточки. Въ самомъ дёлё, если бы эмальеръ слиль всь три части, то золотая бляшка оказалась бы па столько изръзанною, что не могла бы прочно охватывать эмалевые лоточки, и эмальеру пришлось бы много хлопотать объ отделеніи частей по рисунку золотыми перегородочками. Тело птицы синяго цвета-очевидно, представляеть дикаго голубя, сизаго и сизокрылаго; по телу беленькія точки и беленькая опушка на шев; головка зеленая, бирюзоваго цвъта, съ большимъ глазомъ, среди бълаго, опереннаго бълыми перушками кружка; крылушки и хвость имъють три ряда цвътовъ: внашнее опереніе изъ балыхъ перьевъ, и внутреннее изъ синихъ; красный цвётъ только местами и составляетъ кайму, которая, можетъ быть, не относится къ оперенію.

Орнаментальныя бляшки представляють два типа рисунка: одинь въ видѣ лилейной верхушки изъ бѣлыхъ вѣточекъ съ зеленою внутренностью и красною почкою, по среди двухъ акантовыхъ язычковъ, и другой въ видѣ розетки изъ четырехъ язычковъ и четырехъ сегментовъ съ городчатымъ орнаментомъ въ промежуткахъ. Сравнительно съ другими цѣнями, и рисунокъ, и краски условны и бѣдны, частію даже неуклюжи и грубы, какъ и вся цѣпъ представляется плохою самодѣльщиною, по сравненію съ изящнымъ мастерствомъ другихъ цѣпей.

Цѣпь, изображенная на таблицѣ X, неизвѣстнаго точно происхожденія, но, по свидѣтельству А. А. Куника, хранителя Императорскаго Эрмитажа, гдѣ эта цѣпь нынѣ находится, Кіевскаго или Черниговскаго, что сходится и съ пошибомъ цѣпи, находящимъ себѣ много аналогій въ прочихъ кіевосѣверскихъ кладахъ. Цѣпь отлично сохранилась, если не считать, что въ пей пе достаетъ шести или восьми медальоновъ, и кромѣ того, мелкихъ связующихъ цѣпочекъ на плечахъ: быть можетъ, цѣпочки

эти пом'єщались въ промежутки бляшекъ съ птицами, которыхъ въ цёпи дв'є пары и которыя поставлены слишкомъ близко другъ отъ друга. Вообще говоря, цёпь дошла до насъ далеко не въ первоначальномъ своемъ вид'є, и скр'єпы шарпировъ частію новыя. Орнаментальная форма бляшекъ представляетъ зв'єздчатый крестъ, а украшенія эмалью выпуклой верхней дошечки сл'єдуютъ этой форм'є или къ ней приспособляются, а такъ какъ разм'єры самихъ бляшекъ— 0,02 м. особенно малы, то и въ эмали потребовалась миніатюрная тонкая работа. Главный видъ украшеній—обычныя птицы—голуби, идущія справа нал'єво (одна пара) и сл'єва паправо (другая пара); въ настоящемъ случа'є рисунокъ крыльевъ представляетъ почти птенчиковъ, но богатый закрученный назадъ хвость указываеть на то, что эмальеръ им'єль нам'єреніе изобразить обыкновенную птицу и не съум'єль управиться съ м'єстомъ и рисункомъ.

Прочая орнаментація бляшекь составлена съ замічательнымь разпообразіемь (изъ 19-ти бляшекь ни одна не повторяєть вполні рисунка другой) въ преділахь двухъ типовь: или декоративнаго креста изъ четырехь ововь, или розетки изъ кружка, обставленнаго четырьмя полукружіями; но типы эти въ эмалевыхъ штучныхъ наборахъ, пальметкахъ, лиліяхъ, крестикахъ, городкахъ везді представляють или варіанты по рисунку или, по крайней мірть, разнятся въ эмалевыхъ краскахъ.

Въ Поръченскомъ собраніи графовъ Уваровыхъ (рис. 68) находится обръзокъ кіевской церемоніальной цьпи изъ десяти бляшекъ, выпуклыхъ и двойныхъ (полыхъ или дутыхъ), т. е. съ подпаяннымъ донушкомъ, соединенныхъ шарпирами. На одной бляшкъ имъется еще колечко, на другой цьпочка, но застежекъ ньтъ. Эмалевое изображеніе чередуется въ сльдующемъ порядкъ: птица съ длиннымъ хвостомъ и декоративныя бляшки съ медальономъ въ срединъ, на немъ пальметка, а вокругъ четыре малыхъ кружка и четыре угольничка съ вътками же. Исполненіе отличается замъчательною чистотою и прозрачностью эмалевыхъ красокъ, почти не измънившихъ тона.

Приступая теперь къ характеристикъ церемоніальныхъ цѣпей, какими являются для насъ цѣпи кладовъ Мпхайловскаго монастыря и Житомирской улицы, повторимъ, что русскія извѣстія еще пеопредѣленнѣе византійскихъ по вопросу о цѣпяхъ, а памятники только въ послѣднее время стали появляться на свѣтъ. Когда, напримѣръ, лѣтописецъ, подъ 1147 г. говоритъ, по поводу убіенія князя Игоря Ольговича: «отторгоша на немъ крестъ и чепь, въ гривцу золота», то мы остаемся въ педоумѣніи: разумѣется ли здѣсь крестъ на дорогой цѣпи, вѣсившій гривну золота, или же крестъ на обычной цѣпочкѣ (топкой, вѣсившей менѣе гривны, т. е. 37 золотниковъ, слѣдовательно изъ цѣпей служебныхъ, о которыхъ мы говорили выше) особо упоминается, а цѣпь церемоніальною, изъ бляхъ и тяжелою, названа отдѣльно. Подъ 1213 г. упоминается кратко: «Главу его сосѣкоша, трои чепи сняша золоты». Діаконъ Игнатій, при короноваціи императора Мануила 1) видѣлъ «пюземцевъ, стоявшихъ на два лика», «Римлянъ, Нѣмцевъ, Фрязовъ, Зеновицъ, Венейцевъ, Угровъ: на персѣхъ ношаху овіи жемчуженъ, овіи обручъ златъ на шеѣ, овіи чѣпь злату на шеѣ и на персѣхъ». Приводя это извѣстіе, графъ

<sup>1)</sup> Сахарова, Сказанія русскаго народа, ч. VIII, стр. 103.

А. С. Уваровъ выразиль догадку 1), съ которой мы никакъ не можемъ согласиться, что оно указываетъ па иноземное, не родное, и въ частности западное происхожденіе такихъ церемоніальныхъ ціней въ древней Руси. Во-первыхъ, общая исторія стилей и украшеній для ХІІ — ХІІІ столітій говорить намъ слишкомъ ясно въ пользу восточнаго источника ихъ, котораго слідуетъ, конечно, по преимуществу, доискиваться въ древностяхъ русскихъ, а вовторыхъ, чтобы пе ходить далеко, наши церемоніальныя ціли въ тіхъ образцахъ, кои уже есть на лицо, носять столь опреділенный византійскій характеръ, что съ напбольшею настойчивостью требують оть насъ руководиться формою, коль скоро мы ищемъ содержанія, иначе, основываться на наукі исторіи искусства, если работаемъ по археологіи.

Иное дёло цёни обрядовыя или иеремоніальныя: въ Московской Руси, при вёнчаніи царя было въ обычай возлагать на царя цёнь посль херувимской пъсни и у насъдавно сопоставляли этотъ обычай съ возложеніемь на греческаго императора, съ наступленіемь херувимской пѣсни, въ алтарѣ, священной фелони ²). Но фелонь явно замѣнила въ поздпей Византіи оплечое или маніаній, а шитое оплечье, въ свою очередь, заступило мѣсто древняго металлическаго маніана, или гривны (torques), которую варварскія дружины возлагали на своего «императора» случаемь даже въ царкѣ, подымая его надъ войсками, на щатѣ ³). Самое любонытное соотвѣтствіе церковной пѣсни и древняго пароднаго акта выражено было именно воинскими эмблемами—гривною, цѣнью, оплечьемъ и фелонью или пенулою, колоколообразною одеждою съ капюшономъ. И потому сдѣланныя прежде догадки, что возложеніе цѣпи въ древней Руси составляетъ будто бы «подражаніе западному обычаю, по которому императоры и короли возлагали на себя орденскія цѣпи» ф), плодъ недоразумѣнія: и русскій, и западный обрядъ ведутъ свое начало отъ той же Византіи.

Церемоніальныя или почетныя шейныя цібпи древней Руси ведуть своє начало отъ тікх ожерелій (monilia въ собственном смыслі), которыя были пікогда неизмінным убором воинственнаго варвара и составлялись не изъ бусь или зерень жемчуга и драгоцінных камней, какъ ожерелья женскія, но изъ разнообразных по величині и формі бляхь, медальоновь, подвісокь и талисмановь. Въ большинстві случаевь такого рода бляшки и подвіски носились на матерчатом шнурі, который безслідно истліваеть въ могилі и оставляеть зачастую подъ вопросомь, какимъ образомь устраивались иные уборы и предметы украшенія. Очевидно, также, что подобнаго рода украшенія часто могли иміть временный характерь, т. е. надіваться на случай, тогда какъ другія, какъ напр. кресты у христіань и талисманы у мусульмань, устраивались въ старину на металлическихъ ціпочкахъ. Цібпи, браслеты и ожерелья были обычными подарками варварамъ оть византійскаго правительства въ V—VI вікахъ. Длинныя

<sup>1)</sup> Въ статът «Суздальское оплечье», «Древности», томъ V, стр. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Саввантова, П. И. 1-е приложеніе къ «Описанію старинныхъ царскихъ утварей», въ «Зап. Имп. Арх. Общ.» т. XI, стр. 592, см. также «цёпь», стр. 564—5.

<sup>3)</sup> Константина Порфиророднаго «О перемоніяхъ», кп. І, гл. 91 и 92.

<sup>&#</sup>x27;) Прозоровскаго, «Объ утваряхъ, принис. Владиміру Мономаху», Зап. Рус. Арх. Общ. III, 1882, стр. 32, прим. 4.

гремящія ціни (орног, хадорна, вторна, орніскої) были, вообще, главным украшеніем варварских костюмовь, вырабатывавшихся въ періодь отъ ІІІ по V стольтіе послів Р. Х. п перенимавшихся пестрымь составомь визаптійскихь армій. Но собственно ціни и ціночки были только деталью общихь аттрибутовь одежды—фибуль, аграфовь, діадемь, портупей, поясовь и пр., тогда какъ весьма рано принадлежностью воинскихь костюмовь стали ціни или, вірніє, шпуры, составлявшіеся прежде изъ раковинь, кружковь, зубовь вепря, шариковь горнаго хрусталя, наконець, монеть, а со времени знакомства варваровь съ греко-романскимь міромь, украшавшіеся такого же рода причудливыми наборами, но уже изъ дорогихь металловь. Такимь образомь, когда Менандрь 1) (отрывокь 5 и 14) говорить о «шнурахь, украшенныхь золотомь», посланныхь въ дарь Аварамь въ VI вікі, то разумієть излюбленныя Аварскими вождями составныя ожерелья изъ монеть, брактатовь или иныхъ медальоновь, камней драгоцінныхь въ оправі, всякаго рода талисмановь и амулетовь, бляхь и подвісокъ.

Переходя отсюда на почву варварскаго запада, мы встрѣтили бы тамъ болье обильныя археологическія данныя, правда, исключительно въ области вещественныхъ памятниковъ, древностей могильниковъ, начиная съ Венгріи, для освѣщенія темной исторіи цѣпи, какъ орденскаго знака, но все это было бы уже отголоскомъ восточныхъ обычаевъ, хотя и въ раннее время. Таковы напр. извѣстные брактааты, о которыхъ существуетъ уже обширная литература и которыя мы, по тому самому, можемъ оставить въ сторонѣ, чтобы перейти къ непосредственнымъ восточнымъ образцамъ.

Три шейныхъ цёпи—одна изъ бляшекъ, двё съ подвёсками— чрезвычайно типичныхъ, оказались въ пладт изъ Тарса (таб. XVIII и XIX), (Киликія), найденномъ въ 1889 году собственно въ Мерсинѣ, которая въ древности была особымъ прагородомъ, по пменп Зефиріономъ, и занимаетъ мёсто по близости гаванп Тарса, но въ 22 верстахъ отъ древняго торговаго города. Раскопки, производившіяся здёсь издавна искателями счастья, обнаружили почву, богатую древностями, по всей вёроятности, некрополь, а въ окружности, кромѣ развалинъ самаго Тарса, въ 18 верстахъ отъ Мерсины, есть еще развалины города Соли, и потому паше первое впечатлѣніе, отъ подбора п характера вещей, въ пользу догадки, что эти древности не принадлежатъ даже къ дѣйствительному кладу, но прямо извлечены изъ гробпицы или даже, вѣрнѣе, фамильнаго склепа. О Тарсѣ въ византійскомъ періодѣ мы слышимъ, такъ сказать, постоянно отъ историковъ: это былъ и торговый городъ, и стратегическій важнѣйшій пунктъ, и мѣсто укрѣпленнаго лагеря, и сборный пунктъ на время войны съ Востокомъ, а впослѣдствіи имя Тарса стало какъ бы общимъ выраженіемъ для города пограничнаго съ мусульманскимъ мпромъ или даже прямо подъ именемъ «Тарситовъ» стали разумѣть злыхъ Сарацинъ. Съ другой стороны, этихъ свѣдѣній далеко недостаточно, чтобы разсуждать о роли Тарса въ Византіп въ эпоху ІV—VII

<sup>1)</sup> Bonn. ed. Corpus, I, Menandri Historia cap. 5 рад. 287:.. Йоач бё кайобай те хрооф бальноскійнеча, ёт то вёрувіч та той алобібраской чом вінчечопивиль. Кайобіа—шпуры, на которые были нацыплены разнообразныя волотыя подвівски, а значеніе подвівски котя указано въ темных словахь: «на то, чтобы отвратить влоумышленія убітающихъ», но, по нашему миднію, скорфе можеть быть отнесено шменно къ роли амулетовь, чімь къ политическимъ цілямъ Византіи.

стольтій, и роль эта столь велика и сложна, что заслуживаеть особаго изслідованія, для нашей же задачи разсмотрінія вещей Тарсійскаго клада требуется утвердить одно обстоятельство, что Тарсь вь V—VI вікахь (къ которымь мы должны отнести древности клада) быль весьма многолюднымь, сборнымь и разноплеменнымь городомь, а также стоянкою войскь Имперіи и, между прочимь, ея наемныхь, варварскихь отрядовь.

Дъйствительно, настоящая находка производить характерное впечатлъніе варварскаго убора и по составу, и по характеру издълій, по цъльному излюбленному вкусу, принятому нъкогда у Готеовъ, усвоенному Варягами и перешедшему впослъдствій къ русскимъ дружинамъ. Если мы не можемъ еще, съ перваго взгляда, сказать, какой именно изъ этихъ круппъйшихъ варварскихъ дружинъ, папимавшихся у Грековъ, принадлежать эти вещи, то единственно потому, что число подобныхъ находокъ еще крайне ръдко и что онъ объясияются пока почти исключительно находками южной Россіи, Румыніи, Венгріп, изръдка Италіи (въ Кьюзи, Равеппъ), Испаніи (клады Визиготскихъ королей) и пр. Тъмъ болье, должно считать счастіемъ для науки, что подобная находка попала въ Россію и поступила въ Императорскій Эрмитажъ 1), гдъ она могла быть помъщена рядомъ съ родственными предметами.

Варварскій характеръ находки доказывается, на первый же взглядь, золотыми браслетами: они исполнены (XVIII, 7—10) въ извъстномъ уже родъ гладкихъ трубочекъ, утолщающихся къ концу почти втрое, словомъ, чтобы не ходить далеко за сравненіями, тождественны съ браслетами клада, найденнаго при ръкъ Чулекъ; разница лишь та, что въ этомъ послъднемъ кладъ, болье богатомъ, эти браслеты массивны 2), тогда какъ здъсь трубочки внутри полы, снаяны довольно грубо изъ тонкаго листа, который сильно помять. Что также любопытно, и въ томъ и въ другомъ кладъ мы не находимъ на концахъ никакихъ ясныхъ признаковъ скръпленія, и въ Чулецкой находкъ концы эти вовсе гладкіе, т. с. браслеть держался прямо своею тяжестью на рукъ, будучи разъ согнутъ, тогда какъ здъсь на концахъ есть грани, что заставляетъ думать, что браслеты по концамъ скръплялись золотою проволокою 3), въ такомъ напр. родъ, какъ браслеты, найденные въ кладъ изъ Петросы. Наши браслеты помяты, поломаны на куски, даже оборваны на концахъ, и число ихъ (три) также необычно, а если мы сопоставимъ это съ тъмъ обстоятельствомъ, что большинство бляшекъ клада также оказываются поврежденными, и притомъ на иъстахъ прикръпленія къ ремпямъ, что, затъмъ, изъ шести подвъсокъ къ малой цъни три сорваны, на большой цъни также недостаетъ конца и

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Кладъ поднесенъ былъ въ томъ же году агентомъ Мерсины Ингримани Его Имп. Величеству Александру Александровичу, и нынъ поступилъ въ собранія Эрмптажа.

<sup>2)</sup> Чулецкіе браслеты им'єють изв'єстный, опреділенный по отношенію къ шейной гривн'є, в'єсь, который даже и обозначень на внутренности дрота, изъ котораго они согнуты; массивностью и подобнымъ в'єсмъ отличаются нарварскіе браслеты Венгріи, Румыніи и отчасти Германіи. А потому наши браслеты можно, пожалуй считать легкимъ погребальнымъ уборомъ. Гладкіе массивные браслеты изъ кладовъ Венгріи: Іозері Натреі А Regibb Középkor (IV—X szaszad) Emlekei Magyarhornban, Budapest, 1894, таб. 35, 38.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Формы укращенія и скрыпленій такихь же браслетовь у варваровь Германін, см. вь образцахь, представленныхь находками Баварін, Виртемберга и береговь Рейна, вь изданія Линденшмита сына, Das Römisch-Germanische Central-Museum in bildlichen Darstellungen, Mainz, 1889, Taf. IX.

пр., то становится возможным думать, что мы имбемь здёсь не могильную находку, которая не могла бы представлять подобнаго разрушенія, а, дёйствительно, кладъ, притомъ, зарытый въ вемлю при подобныхъ же условіяхъ спёха и страха, когда срывають драгоцённости и прячуть, какъ было во время татарскаго нашествія въ Кіевѣ или Суздали. А что въ Тарсѣ такихъ моментовъ всеобщаго смятенія было много съ V по VII вѣкъ включительно, о томъ едва ли есть нужда говорить.

Золотыя, штампованныя изъ листа и орнаментированныя пряжки, застежки и ременные язычки (всёхъ 18), оказавшіеся (XIX, 2—17) въ кладе, дополняють туже характеристику клада со стороны его варварскаго происхожденія. Какъ разъ мы знаемъ цёдый рядъ кладовъ и находокъ могильнаго характера изъ Венгріи 1), въ которыхъ совершенно подобныя по размѣрамъ (около 2 сантим.) и по числу (12, 18, 20) бляшки изъ выбитыхъ золотыхъ листковъ служили украшеніемъ пояса или, скорве, разнообразныхъ ременныхъ застежекъ, для которыхъ золотая накладочка служила язычкомъ или концомъ. Уже по размврамъ наши бляшки представляютъ какъ разъ переходный пункть отъ ременныхъ наборовъ, намъ извъстныхъ на Кавказъ, и большихъ пряжекъ, такъ наз. меровингского стиля, безчисленныхъ находокъ Венгріи, Франціи и Германіи. Напротивъ того, русскія древности, какъ увидимъ ниже, и древности восточныхъ инородцевъ (Лядинскій и Томниковскій могильники Тамбовской губерніи) удерживають старинный типъ и даже ранцюю орнаментику. Въ этомъ отношении замѣчательное дополнение къ Тарсійскому кладу образуеть неизвъстная (или малоизвъстная) находка изъ древняго Клузіума (Chiusi) въ Тоскант, нынт находящаяся въ средневтковомъ отделенія С. Жерменскаго Музея близь Парижа (St. Germain-en-Laye) за № 27, 0,37 подъ именемъ «древностей Лангонардовъ» («bijoux lombards»). Во первыхъ, этихъ бляшекъ тоже семнадуать числомъ, онъ имьноть оть 2 до 21/2 сантим. въ длину, онъ всь украшены ажурнымъ рышетчатымъ рисункомъ, наиболье близко подходящимъ къ нашимъ вещамъ, и между бляшками есть одна большая длиною въ 6 сант., какъ у насъ въ 51/2 (назначенія этой большой бляшки-язычка не знаемъ, но, въроятно, она служила на поясъ или неревязи), и также есть язычекъ гладкій, двъ обивки ремешка снизу, какъ у насъ два подобныхъ; словомъ, сродство и даже почти тождество не можеть идти дальше. Правда, что фактура и техника въ вещахъ Кьюзи гораздо грубве, гораздо болве варварская: вмвсто топкой профилевки, широкія полосы, нвть бисерныхъ коймъ, решетки грубо выполнены, разница оказывается въ парахъ бляшекъ,

<sup>1)</sup> Тоже изданіе Авадемін Буданешта подъ ред. проф. Гос. Гампеля, таблицы XXXVII, 1, 2, бляшки малаго разміра, слегка орнаментированныя аканеовыми разводами, насічкою вглубь. Таблица XXXIX, 7 бляшка, совершенно тождественнаго характера съ нашими, но уцілівшан въ одномъ экземплярів и уже норванная, при чемъ подвіска на рис. 8 съ халцедономъ тождественна съ главною подвіскою на малой ціпочків изъ Тарса; туть же обрывки листиковъ съ выбитыми греко-римскими сценами охоты, гладіаторскихъ пгръ и пр. Таблица L съ нівсколькими поясными бляшками того же рисунка и разміра и съмонетою Юстиніана, и наконець таблицы LV—LVIIсь монетою Константина Погоната (668—9 г.), подобными бляшками, также пуговками, папоминающими южнорусскіе клады эпохи переселенія народовъ, витою-шейною гривною, и крестикомъ, котораго замічательная близость къ тільнику клада изъ Тарса представляєть не маловажный пункть для нашего пониманія древнехристіанскаго стиля.

какъ бы составленныхъ изъ разнаго размѣра язычковъ, очевидно на мѣстахъ предполагаемыхъ застежекъ и т. п., уже условной формы, своего рода моды.

Возвращаясь къ нашему кладу, замѣтимъ, что именно сравненіе позволяеть намъ легко усмотрѣть художественныя преимущества восточныхъ издѣлій того времени нередъ западными: гораздо совершеннѣе вся техника, съ видимою увѣренностью и ясностью выполнена орнаментальная ажурная рѣшеточка, о чемъ можно судить не только по оригиналамъ, но отчасти по фотографіямъ, и взглядъ на нихъ ясно доказываетъ намъ, что оригиналы находились на Востокѣ.

Дал'ве, въ клад'в Тарсійскомъ им'вемъ пару (XVIII, 1, 2) сережекъ въ вид'в лунницъ, выбитыхъ ажурпо изъ листика и снабженныхъ проволочною дужкою, съ рисункомъ двухъ птичекъ, клюющихъ цв'втокъ. О серьгахъ этого типа мы уже говорили въ сочинени о византійскихъ эмаляхъ и еще



Рис. 99. Перстень въ кладъ изъ Тарса.

надѣемся говорить дополнительно ниже. Два перстня клада (XVIII, 3, 4, 5 и рис. 99 и 100) съ камнемъ въ гнѣздѣ, одинъ широкій, обручальный, украшенный по ободу жгутиками, а въ срединѣ печаткою съ вырѣзанною

на ней схемою обрученія Христомъ мужа и жены и неразборчивою надписью внизу. Наконець, въ кладъ имъется трубчатый золотой (XIX, 18) тъльный крестикъ, съ гнъздомъ въ нерекрестъ (камня педостаетъ), гладкій браслеть изъ золотой трубочки съ ушкомъ и обломки, быть можетъ, другаго браслета изъ трехъ гнъздъ съ



Рис. 100. Печатка перстия изъ Тарса.

камиями, связанныхъ шарнирами <sup>1</sup>) и украшенныхъ полосками зерни; въ одномъ гиѣздѣ сохранился еще камень.

Между ожерельями или шейными цвиями клада наиболье круппое по размврамъ—по всвыт признакамъ, это было мужское колье—и самое любопытное ожерелье (XIX, 19) состоить изъ 20 тонкихъ и мелкихъ (0,015 м.), штамиованныхъ круглыхъ бляшекъ, соединенныхъ между собою колечками, съ среднею связующею бляшкою побольше на спинв и большить подввснымъ брактратомъ (0,08 м.). Бляшки штамиованы однимъ штемпелемъ съ лицевой стороны монеты (золотой), съ изображеніемъ императора и императрицы по грудь и большаго процессіональнаго креста между ними. Брактратъ представляетъ, въ среднив, большой медальонъ, съ лицевой стороны, императора въ воинскихъ досивхахъ, т. е. короткой туникв, кирасв, длинныхъ сапогахъ (кампагіяхъ) и длинномъ плащв (сагіи), откинутемъ назадъ; въ лѣвой рукв царь держитъ сферу, а въ правой большой тріумфаторскій (или что тоже—процессіональный) крестъ; надъ головою царя Десница опускаетъ ввнецъ, а по бокамъ эмблематически изображены солпце и луна—въ соотввтствіи аллегорическимъ фигурамъ Востока и Запада. Эти двв фигуры, женскія, въ дорическихъ двойныхъ хитонахъ, высоко подпоясанныхъ, обозначены одна короною изъ лучей, другая—луннымъ серпомъ на головв; въ лѣвой рукв каждая держитъ факсать, а правою подаютъ

<sup>1)</sup> Подобные же обломки, безъ кампей, найдены были вмъсть съ извъстной волотою кирасою (скоръе маніакомъ особаго рода), въ Равенив и сохраняются въ тамошнемъ музеъ, см. фот. Риччи.

императору вънецъ и неизвъстный предметь; внизу ваза съ расходящимися по земль разводами аканоа представляеть sacrae largitiones тріумфатора. Что мы, затемь, можемь видеть здесь вёпчаніе царя въ тріумфі, доказательствомъ служать во-1-хъ, различные подобные медальоны, а во-2-хъ, любопытное описание тріумфальнаго ежегоднаго парада на Константинопольскомъ форум'в въ память поб'єдъ надъ Сарацинами, описаніе, сохраненное памъ Придворнымъ Церемоніадомъ Константина Порфиророднаго. А именно въ 19-й главѣ 2-й книги этого Церемоніала разсказывается о тріумфів, устраиваеномь на форумів Константинополя съ литіею: тамъ, къ ногамъ императора клали «эмира», и на шею его тотъ ставилъ, съ помощью протостратора, свое конье; такого рода конье съ небольшимъ крестикомъ на концъ изображено и на нашемъ медальонь. Вокругь медальона въ двухъ бордюрахъ выбиты аканеовые разводы и бъгущіе одинъ за другимъ, большею частью, фантастическіе звіри, еще довольно ранняго (IV віка) римско-византійскаго пошиба 1).

Къ сожальнію, ближайшее разсмотреніе монетныхъ штемпелей употребленныхъ въ бляшкахъ цъпи, не даетъ тонкаго опредъленія; на глазъ знатока византійскихъ монеть — изв'єстнаго нумизмата Х. Х. Гиля, и брактэать и бляшки совершенно варварской работы и не составляють даже штемпеля опредвленной монеты, или медальона. Мелкія бляшки, въ 20 экземплярахъ, представляютъ погрудныя изображенія (рис. 101) императора и императрицы (?), разділенныхъ большимъ крестомъ, и внизу наднись угла, которая напоминаетъ мъдную мопету Юстина II и Софіи (565 — 578), только тамъ полныя фигуры и надпись латинская vita. Первая византійская монета, на ко-



Рис. 101. Бляшка пэъ цъпп въ Тарск. кладъ.

торой имбются два погрудныя изображенія, малаго разміра и серебряпая, относится къ Өеодосію III (716), при чемъ на обороть ся находятся погрудныя изображенія жены и сына императора и надпись АСТІ.

Вторая шейная цёнь клада (XVII, 12) относится уже къ отдёлу служебныхъ цёночекъ съ тёльными крестами и талисманами; цёнь тонкая, связанная изътонкихъ, проволочныхъ, на двое перегнутыхъ, золотыхъ колечекъ съ застежною, ажурною бляшкою со вписаннымъ въ нее крестомъ; подвёски на цёни раздёлялись промежуточными золотыми цилиндрами, рёзными ажурно, съ ръшеткою и волною; сохранился одинъ цилиндрикъ. Подвъсокъ было иять, изъ нихъ осталось четыре, такъ какъ изъ пары репій одного недостаеть. Изъ числа этихъ подвёсокъ главная, конечно, есть тёльный крестикь, грубо отлитый изъ золота, явно варварской работы, украшенный по рукавамъ (на мъсто фигурныхъ медальоновъ) пальметками, а въ перекрестьи выдолбленнымъ въ глубь крестикомъ для вложенія частицы Животворящаго Древа. Пара круглыхъ щитковъ, украшенныхъ ажурно нальметками, и каемкою изъ волны, заступають мёсто амулетовъ

<sup>1)</sup> Съ этимъ характеромъ орнаментовъ согласно и изображение средняго медальова: по имеющимся у меня, впрочемъ, весьма скуднымъ свъдъніямъ, оно появляется уже при императоръ Константинъ II (323-361), но тамъ мы видимъ еще двухъ Викторій, тогда какъ Западъ и Бостокъ представлены на медальовъ Валента (364-378). См. Fröhner, Les médaillons de l'Empire Romain, Paris. 1878, р. 310, 328. Ср. также медальонъ Валента, въ брактэатъ изъ клада Шиляги Сёмліо, въ Венгрін, изданный въ упом. соч. Гампеля, таб. XVI—XVIII.

съ символами или надиисями. Репій, уцѣлѣвшій отъ пары и также украшенный прорѣзною пальметкою и волною, заступилъ, судя по его формѣ въ видѣ запятой или индоперсидской пальмы, мѣсто тигроваго зуба или подобнаго ему амулета. Всѣ эти подвѣски грубо выбиты штамповыми формами и затѣмъ не вычищены и не докончены: грубость варварскаго издѣлія обращаеть на себя вниманіе, какъ въ древностяхъ сѣвернаго Кавказа и береговъ Дона.

Наконецъ, третья (XVIII, 6) цъ́почка, очевидно, дътская, изъ легкихъ золотыхъ тисненыхъ и спаяныхъ скобочекъ, была снабжена прежде шестью тъ́льниками, изъ которыхъ сохранилось теперь



Рис. 102. Застежная бляшка изъ Тарса.

только три: крестикъ изъ дутыхъ трубчатыхъ рукавовъ, прежде, повидимому, украшенный жемчужинами по концамъ, амулетъ въ видѣ гнѣзда съ свѣтлымъ халцедономъ и бляшка съ вытисненнымъ изображеніемъ Архангела Михаила, стоящаго съ коньемъ и сферою, чрезвычайно варварской передачи. Застежки (рис. 102) бляшки 1), маленькіе и круглые щитки, биты съ реверса какой то мопеты VI в. съ надписью виизу СОНОВ.

Въ заключеніе, для окончательнаго подтвержденія нашей характеристики клада со стороны стиля, укажемъ на двѣ, обойденныя нами, застежныя пряжки, украшенныя одна зернью и жгутами, другая рѣшетчатымъ прорѣзнымъ узоромъ, тождественнымъ съ орнаментомъ готоскихъ вѣнцовъ изъ знаменитой находки Гварразара и другихъ готоскихъ древностей, сохранившихся въ Италіи и Испаніи. На одной изъ бляшекъ рѣз-

цомъ выпукло (на шероховатомъ фонѣ, который, быть можетъ, былъ наведенъ восковою мастикою или же вообще затертъ и сдѣланъ цвѣтнымъ, именно темнокраспымъ) исполнена монограмма, представляющая сокращеніе формулы: κυριε βοηθει.



Рис. 103. Золотая цапь изъ Бейрута.

<sup>1)</sup> Тождественныя по фактуръ и типу, но не по рисунку, застежныя бляшки цъпи принадлежать венгерской находкъ, въ которой оказались также серьги лунницею съ птичками, клюющими лилію, двъ подвъски съ птичьими формами и пр., см. Hampel, A. Regibb. Közepkor (IV—X szásad) Emlekei Magyarhornban. I, 1894, таб. 35.

Ближайшій къ Тарсійскому кладу памятникъ представляется—что наиболье замьчательно—
цылью или, точные, церемоніальнымь колье (рис. 103), изъ золотыхъ бляшекъ, штампованныхъ съ
древнихъ монетъ Сидона или Арада, съ среднимъ большимъ медальономъ (0,04 м. по рисунку), происходящимъ изъ Бейрута (въроятно, отъ тамошняго торговца, явно, сирійскаго происхожденія) 1).
Публь составлена изъ 16 бляшекъ, связанныхъ еще колечками, и, стало быть, была настолько
длинна, что не только охватывала грудь, но и нъсколько спускалась или свъшивалась на
груди, словомъ, была въ размъръ цъпей клада Михайловскаго и Житомірской улицы
(послъдняя цъпь больше всъхъ размъромъ и представляетъ, какъ сказано, варварское
преувеличеніе) и гораздо больше цъпи Тарсійской, такъ какъ и самыя бляшки вдвое больше
размъромъ. Затьмъ, при сравненіи ясно выступаетъ и то обстоятельство, что цъпь Тарса была

только погребальнымъ уборомъ, сдёлана небрежно и наскоро, изъ тонкихъ золотыхъ кружковъ, безъ всякой орнаментаціи, тогда какъ Бейрутское колье сравнительно отдълано, и каждая бляшка украшена бисернымъ пояскомъ (Perlenstab), а, главное, средній медальонъ содержаніемъ своего сюжета указываеть на свадебное назначение цёпи. Въ полъ этого медальона изображена чета молодыхъ супруговъ, воина и патриціанки, благословинемая Спасителемъ, посрединихъ стоящимъ, по сторонамъ сюжета надпись: δγιαίνουσα φόρει--«носи на здоровье», а внизу Θεοῦ χάρις — «благодать Божія». Всѣ черты стиля фигуръ, одеждъ и самая техника указывають ясно на VI—VII стол. конечный пункть происхожденія этого медальона, а съ нимъ, въроятно, и цъни, если только бляшки не были взяты отъ другой разобранной цѣпи.

Цѣпь, найденная въ колоніи Михаельсфельдъ (рис. 104) близь Анапы <sup>2</sup>), Кубанской области, тождественна съ предъидущими, напр. Чулецкаго клада, по техникѣ



Рис. 104. Цепь изъ Михаельсфельда близь Ананы.

<sup>1)</sup> Издано первоначально въ 1855 г. барономъ де Виттомъ, затъмъ переиздано въ изв. соч. Garrucci, Storia della arte cristiana dei primi 8 secoli, vol. VI, tav. 479, № 3, отнесено къ VIII—IX въку, но совершенно излишней осторожности, и безъ вниманія къ яснымъ признакамъ древне-византійскаго стиля V—VI стол.

<sup>2)</sup> Вещи, найденныя въ колоніи Михаельсфельдъ, Джигинской тожь, Темрюцкаго отдыла, Кубанской области, состояли изъ: 1) пары серегь, съ частями въ виде отбитаго ушка и выпавшихъ инкрустацій, 2) цели, 3) двухъ

и фактурѣ самихъ цѣпочекъ или плетеныхъ золотыхъ шнуровъ: цѣпь свита и скована изъ тонкихъ золотыхъ проволокъ, сплетенныхъ въ четверо, на четыре грани, и скорѣе можетъ быть названа именно плетенымъ шнуромъ, чѣмъ собственно цѣпью, состоящею изъ свободно двигающихся звеньевъ или колецъ; точно такіе шнуры мы встрѣчаемъ, вмѣсто цѣпей, вообще въ римсковизантійскихъ древностяхъ IV—VI вѣка, а въ частности находимъ въ кладахъ: съ береговъ Чулека, венгерскомъ изъ Пушты-Бакода, а затѣмъ уже въ грубыхъ, сильно увеличенныхъ (серебряныхъ) цѣпяхъ Черниговскихъ и Кіевскихъ кладовъ, съ змѣиными паглавниками, о которыхъ будемъ говорить въ свое время. Тождество цѣпей Чулецкаго клада и Анапской простирается даже до подвѣсокъ, а именно: анапская цѣпь имѣетъ три подвѣсные медальона,



Рис. 105. Медальоны той же анапской цени въ нат. велич.

блишекъ къ цъпа, 4) обломковъ металлическаго веркала и кусковъ ножа. Все это найдено по спуску обрыва, цъпь въ 1892 г., а прочія вещи въ 1893 г., и все это было разбросано такъ, что одна серьга лежала въ 3 саженяхъ отъ другой. Фибула серебряная и прижка, найденная съ костями, были потомъ затеряны. Предполагаютъ, что могильникъ обвалился съ высоты обрыва, однако, слъды его не были обнаружены пробными развъдками.

върнъе, три декоративныя бляшки (рис. 105), плоскія и съ лицевой стороны украшенныя выпуклыми опиксами (или двуслойною яшмою), имфющими видъ глаза и, какъ извъстно, весьма любимыми въ варварскихъ древностяхъ Кавказа, Южн. Россіи и Венгріи (именно, въ последней встречены особенно крупные экземпляры); на среднемъ медальонъ имъется подвъсочка въ видъ листика съ такимъ же ониксомъ. Ониксы плоскіе, оправлены въ тонкое гназдо изъ листоваго золота, окаймленное двумя поясками зерепъ или бисеру (золотаго) и промежуточнымъ жгутикомъ. Работа грубая, ремесленная, устарилаго или отяжелилаго ношиба, внолни отвичаеть варварской фактур'я другихъ вещей (въ Чулецкомъ клад'я), выразанныхъ въ золота примитивно, небрежно и шероховато. Цёнь изъ Ананы оканчивается застежною (рис. 106) бляшкою, роль которой играетъ оправленная въ бисерную кайму золотая монета имп. Юстина и Юстиніана (526—527 гг.). Обратная сторона бляшекъ представляетъ три выпуклыхъ медальона (0,04 и 0,35 м.), особенно важныхъ для насъ, какъ несомивниче оригиналы нашихъ серебряныхъ бармицъ, или медальоновъ, съ награвированными на нихъ крестами, изъ кладовъ: Владимірскаго, Старо-рязанскаго Казанскаго (Спасскаго увзда), Суздальскаго (изд. графомъ А. С. Уваровымъ) и Новгородскаго (дер. С. Ельцы). О северно-русскихъ шейныхъ цёпяхъ (т. наз. бармахъ) мы будемъ разсуждать въ следующемъ выпуске этого труда и тамъ же разсмотримъ формы награвированныхъ крестовъ и изображеній, теперь же замітимъ только, что Анапскій образець даеть намъ весьма ясное понятіе о томъ, какого именно типа придержалась русская старина въ этого рода украшеніяхъ, върнъе, орденскихъ, а не просто декоративныхъ. Медальоны сдъланы выпуклыми, овальными щитками, подвътены на скобочныхъ колечкахъ, на низу принаяно колечко и къ нему поталь въ видъ листка съ сердоликомъ въ оправъ (двухъ подвъсокъ нътъ). На среднемъ медальон'в награвирована и выт'єснена штампомъ монограмма IX, а на боковыхъ кресты, съ расширенными концами и завиточками по угламъ каждаго рукава, т. е. кресты процвътшіе. Формы крестовъ, насъчка на фонъ и весь типъ укращеній позволяетъ думать, что если здъсь, въ видъ цъпи, давался орденскій знакъ, то не выше знака щитоносцевъ, меченосцевъ, спаваріевъ или под., съ большими щитами которыхъ эти украшенія наиболье имьють близости. Чрезвычайно характерно также и это сочетаніе христіанскаго символа съ языческимъ амулетомъ, и то, что средній ониксъ, повидимому, фальшивый, т. е. состоить изъ наложенныхъ цвътныхъ стеколъ. Все въ этой цъпи, кромъ монеты, выдъляющейся по тонкости работы,

грубо, тяжело и массивно, исполнено наскоро изъ нарублениаго и скованнаго золота, заклепано молотами, и только зернь медальоновъ и бордюра на монетѣ, вѣроятно, запасенная мастеромъ изъ городской мастерской, отличается сравнительно чистою работою.

Замѣчательный типь русскихъ золотыхъ серегъ въ видѣ колодочекъ ¹), съ эмалевыми украшеніями



Рис. 106. Застежка оть Анапской цапи.

Серьги.

<sup>1)</sup> Ранье мы навывали эти серьги компами, по основаніямь въ «Исторіи византійской эмали» указаннымь, но, въ виду





Рпс. 107-108. Пара серегъ изъ Кіевскихъ находокъ близь Десятинной церкви.

и фигурными изображеніями, употреблявшихся почти исключительно на югѣ и въ періодъ XI—XIII вѣковъ, но затѣмъ вызвавшихъ подражанія въ серебрѣ въ южной и сѣверной Россіи въ XIV—XV вѣкахъ, уже быль предметомъ нашихъ подробныхъ разсужденій въ другомъ мѣстѣ 1), и потому, повторяя кратко результаты нашего предъидущаго изслѣдованія, мы дадимъ здѣсь только новыя къ нему дополненія, не излишнія, въ виду безусловной важности этихъ оригинальныхъ, чисто русскихъ бытовыхъ и художественныхъ памятниковъ, столько же замѣчательныхъ и вложеннымъ въ нихъ внутреннимъ смысломъ.

Серьги колодочки составляются изъ двухъ выпуклыхъ, спаянныхъ и украшенныхъ эмалями щитковъ; широкая каемка на мѣстѣ спайки снабжалась скобочками, черезъ которыя продъвалась проволока съ жемчужною нитью; подъ верхнею дужкою всегда дѣлается въ обоихъ щиткахъ желобчатая выемка, а въ ней узкая щель, формою похожая на чечевицу, нозволяющая вкладывать внутрь что либо мягкое, напр. кусокъ хлопка; щель всегда была открытая н никогда надъ нею не было крышки, ни въ золотыхъ оригиналахъ, ни въ серебряныхъ подражаніяхъ; впутрь серегъ запихивался кусокъ хлопка, напитаннаго душистымъ масломъ, и такъ какъ серьга не продъвалась въ ухо, но носилась около уха, подъ волосами, то и душила постоянно волосы.

Нагляднымъ и фактическимъ доказательствомъ такого назначенія серегъ колодочкою является ихъ византійскій варіантъ изъ собранія И. П. Балашева въ С.-Петербургѣ, пріобрѣтенный имъ въ Константинополѣ и издаваемый пами въ краскахъ на таблицѣ XIV въ 6 снимкахъ въ натуральномъ размѣрѣ и трехъ въ увеличенномъ. Сущность предмета и формы таже, что въ русскихъ серьгахъ, но византійскій оригиналь идетъ отъ образцовъ, такъ сказать,

сманненія въ самомъ русском языка слова: колм и колодка, хотя совершенно разнаго происхожденія, считаємь нужнымъ сказать: первое слово колм означаєть вещь, колыхающуюся, качающуюся, но обыкновенно коликами называли серьги, въ которыхъ на кольца бываль украплень длинный болтающійся язычекь, или палочка съ насаженными внизу камнями, тогда какъ колодка оть клада болає точно отвачаєть данной полой форма калачика, которую иманоть наши серьги.

<sup>1)</sup> Въ соч. Исторія и памятники византійской эмали. Собранів А. В. Звенигородскаго. Глава IV, стр. 310—352.

культурныхъ, а русскій — отъ варварскихъ, что отразилось на всемъ виді предмета: въ византійскомъ назначеніе полой внутренности ясиве и форма ся характернве. А именно: здвсь им вется внутренияя колодочка или м вшочекъ, похожій на выдолбленную жемчужину въ оправъ изъ широкаго золотаго ободка; въ колодочкъ 0,025 м. дл. и 0,02 м. толщины полой выпуклости. Съ лицевой стороны колодочка представляетъ выпуклый эмалевый лоточекъ или щитокъ, съ эмальпрованными орнаментами, заслуживающими вниманія, главнымъ образомъ, по тому, что въ шихъ вспомивается древнейший способъ украшения подобныхъ серегъ гранатовыми инкрустаціями; действительно, внутренній щитокъ имееть виде лунницы, представляетъ темносиній фонъ, по которому исполнены б'ялые акантовые разводы съ красными ягодками или темнокрасными вътками; коймы же или орнаментированы бълыми и красными камушками по синему фону-древнайшій тинъ эмали, или подобіемъ штучныхъ инкрустацій синихъ, голубыхъ и кирпичныхъ, стало быть въ стиль VII—VIII стольтій. Съ оборотной же стороны мы находимъ здъсь ажурную имбрикацію или особую проръзную решеточку въ виде чешуекъ, сделанную изъ плетенія филигранью, совершенно гладкую, съ золотымь зерномь въ каждой петелькъ. Именно эта ръшеточка, прикрывающая душистый хлопокъ, и назначена была душить волосы и голову. Ободокъ серьги имветъ также много для насъ интереса тъмъ, что весь выполнень тончайшею сканью, въ простъйшемъ рисункъ разводовъ съ внутренними мелкими завитками, изъ ссученной нары нитей, расплющенной въ ленту и уложенной на поверхности крохотными веточками; но боковыя каемки изъ кружковъ и восьмерокъ выложены изъ ленточной скани, той же фактуры, какт и скань на Мономаховой шапки, для насъ еще доказательство южно-русскаго или византійскаго происхожденія послідней. По ободку сажены въ гніздахъ спрійскіе гранаты, въ формів овала, ромба, листа, сердечка-также вкусъ Византіи XI вѣка, указанный намъ историками. По наружному ободку расположены семь скобочекъ, витыхъ изъ скани и ажурныхъ, для продеванія крупной жемчужной пизки. Дужка иметь то же самое устройство, что у русскихъ серегь: а именно шарниръ сдъланъ на одной сторонъ, въ которомъ дужка свободно движется, притомъ движется по направленію къ головъ, или внутрь, и далье: дужка эта также приподнята оваломъ, очевидно для того, чтобы серьга свободно качалась подъ темъ предметомъ, къ которому она привъщена (кикою? или кокошникомъ?), и затъмъ на другомъ концъ она застегивалась, входя внутрь колечекь, проволокою; къ этому служили свободно висящія у дужки два колечка, по одному на каждой серьгь, не знаемъ: можеть быть, оть нихъ шла тонкая цепочка по груди, соединявшая обе серьги, что сначала имело особое практическое назначеніе, а затімь стало діломь обычая или моды.

Византійскій и русскій типы дають намь указанія, гдѣ искать его источниковь. Ихъ общій прототипь принадлежить Сиріи и представляєть серьгу въ видѣ калачика, или колечка, съ утолщенною нижнею частью: мы уже говорили, что эта форма сережнаго кольца патуральна въ издѣліяхъ изъ стекла, если не прямо отъ нихъ получила свое бытіе, но разъ напавъ на эту столь простую и осмысленную форму, мастера ее всячески стали разнообразить, усугубляя,



Рис. 109, Золотая серьга изъ Керчи.

спеціализируя тоть же смысль. Серьга приняда видь полулунія, или лунницы, мѣха виннаго, мѣшочка, съ разными имитированными способами закупориванія его отверстій по концамь и пр., и какъ ни распространень этоть типь въ античныхъ древностяхъ, въ частности между древностями Босфора Киммерійскаго, всякая новая находка имѣетъ свой интересъ, почему мы и считаемъ нужнымъ



Рис. 110. Серьги изъ Тарса.

издать новую находку этого рода въ Керчи, принадлежащую коллекціи А. Л. Бертье-Делагарда въ Одессв (рис. 109).

Далбе мы уже говорили о томъ, какъ со временемъ выделилась декоративная форма плоской лунницы, въ виде мениска, какъ говорили Греки, или нашей подвесной цаты («місячной») къ иконамъ; для насъ важно въ особенности різное украшеніе такихъ лунницъ двумя птичками, или двумя павлинами по сторонамъ чапи, креста, дерева и т. д., такъ какъ наши серьги переняли эту орнаментацію. Мы увидимъ, въ своемъ мість, что эта орнаментальная форма принадлежить также Сиріи, перешла оттуда къ Коптамъ въ Египеть и въ Малую Азію, а затімь черезь Византію была передана всему варварскому міру южніве Европы и встрвчается разомъ въ Контскихъ могилахъ, въ Тарсв (рис. 110), древностяхъ южной Россіи и Венгріи 1), притомъ въ изділіяхъ, почти не различающихся со сторонъ художественной и технической: а именно эти лунницы, видимо, выбивали насквозь и разомъ, помощью особаго штамна, изъ золотаго листа, и даже не шлифуя краевъ, пускали въ продажу. И мы, нутемъ всякихъ косвенныхъ доказательствъ, приходимъ теперь къ окончательному выводу, что эти серьги идуть изъ Сиріи. Именно тамь серьги были издревле въ особой моді, и между тьмъ, какъ въ Европь въ періодъ съ VI по XII въкъ ихъ употребленіе почти прекратилось, въ Сиріи и на Востокі, и въ ближайшихъ къ Востоку странахъ Сівера, въ частности на Кавказъ, въ Крыму и въ южной Россіи, продолжали существовать весьма разнообразныя формы этого украшенія 2).

Воть почему должно съ особымъ вниманіемъ остановиться на прекрасной парѣ крохотныхъ золотыхъ сережекъ (рис. 111 и 112), происходящихъ изъ Майкопскаго отдѣла Кубанской области и поступившихъ въ 1895 году въ Императорскую Археологическую Коммиссію изъ хищническихъ раскопокъ кургана, среди другихъ любопытныхъ предметовъ золотаго погребальнаго убора, доставленныхъ, къ сожалѣнію, въ обрывкахъ; интересны одна пластинка отъ

<sup>1)</sup> Кром'в указанных вещей въ моемъ соч. объ эмали, см. пръ Моравія и Зальцбурга, въ Kunsthistorischer Atlas d. K. K. Central-Commission. I, 1889, Taf. 98.

<sup>2)</sup> См. между прочимъ статью словаря Gay, Glossaire archéologique, v. Boucles d'oreille.

золотой діадемы (дл. 0,63 м. и выш. 0,03 м.), съ вытиснутыми розетками и львами, и три розетки отъ одежды, обсаженныя по краямъ па проволокъ бирюзою, маленькими кусками ящмы и оникса. Сережки имъють только 0,02 м. въ поперечникъ и 0,13 м. длины въ цъпочкъ, сдвланы въ видв мешочка, закупореннаго по краямъ, и снабженнаго на верху иглою, которая дёлаеть изъ этихъ серегь подобіе застежки или фибулы, прикалывавшей какое либо тонкое покрывало, на плечъ или подъ ухомъ; къ чему служила игла, неизвъстно, скоръе всего она удерживала приколотую ею косынку, стало быть, ценочка была прикрвплена на верху, или обходя ухо, или будучи зацвплена въ головномъ уборъ. Серьга была усажена бирюзою, а по низу розетками изъ янтаря, въ золотой оправъ.

Любопытно и то, что ранве, не зная еще этого оригинала 1), мы издали виденную нами въ Венскомъ Восточномъ Музев плечевую фибулу (?) сирійскаю происхожденія, которая имбеть точно ту же форму, окаймлена подобіемь саженаго жемчуга, снабжена подвёсками, иглою на томъ же мъсть и цъпочкою и отлично выполнена изъ серебра. Важность этого тождества простирается и на характеристику древностей съвернаго предгорья Кавказа, которыя имали гораздо болье зависимости отъ Сиріи, чъмъ можно было ранъе думать.



Рис. 111. Серьга изъ Майкопа.

Переходя, затъмъ, къ русскому типу, мы также можемъ привести еще не одно добавочное доказательство къ прежней нашей догадкв о томъ, что этотъ типъ происходить не оть указаннаго античнаго (= византійскаго тожь) образца, но уже оть восточно-варварскаго его варіанта: прежде мы имали для этого одну пару серегь изъ Кайбалы, а въ посладніе годы число это утроилось. Такъ, изъ извёстныхъ раскопокъ на Кубани происходить золотая



Рис. 112. Тоже (сипзу).

Рис. 113. Серьги наъ Кубанской обл.



Рис. 114. Серьги изъ Ставропольской губ.

<sup>1)</sup> Исторія и пам. виз. эмали, стр. 319, рис. 95.

варварская серьга въ собраніи А. Л. Бертье-Делагарда (рис. 113, въ натуральную величину); при всей ея грубости, мы имѣемъ въ ней всѣ черты серьги колодкою «готоскаго» типа, т. е. внутренняя выпуклая раковина покрыта съ лица щиткомъ, на которомъ въ лоточкахъ вставлены куски пиленаго граната, затѣмъ кайма щита и ободъ покрыты зернью городками. Серьги должны относиться къ IV—VI стол: по Р. Х.

Нъсколько позднъе, хотя немного, но по мъсту происхожденія ближайшій памятникь — пара серегь изъ расхищеннаго кургана въ окрестностяхь села Воздвиженскаго (рис. 114), Новогригорьевскаго уъзда, Ставропольской губерніи (нынъ въ Пмп. Эрмитажъ, Срв. отд.). Однако, интересь этой пары (подобная въ собраніи графа С. Г. Строганова) въ ся отличительныхъ признакахъ: какъ и прочія вещи кургана, эти серьги были сдѣланы для похоропъ, грубо и наскоро выбиты, снабжены наколами, жгутиками, гнѣздами для гранатовъ, и притомъ составляютъ только орнаментальное подобіе серегъ — колтовъ, т. е. здѣсь вовсе нътъ полой внутренности, вся серьга выбита изъ плоскаго листа, и только имитируетъ мѣшочекъ, при чемъ, однако, даже наборы зернью сохранены, также жемчужины на сппяхъ, проволоки которыхъ прикрыты трубочками и т. д. Словомъ, мы паходимъ здѣсь всѣ детали, напр. серьги изъ сел. Кайбалы, но не находимъ самой сущности — самыхъ колодочекъ, и это обстоятельство могло бы служить для насъ наиболѣе нагляднымъ урокомъ того, какъ осторожно должно относиться къ погребальнымъ уборамъ, особенно изъ золота, чтобы не принимать имитацій за реальную обстановку и потому, каждый разъ; аналитически сообразовать форму вещи съ ея практическимъ назначеніемъ.

Пара подвёсокъ изъ бёловатаго золота и особенно крупнаго размёра, происходящихъ изъ колоніи Михаельсфельдъ (рис. 115—6), близь Анапы, Кубанской области, должны быть названы теперь на первомъ мёстѣ, то есть ранѣе экземпляра изъ сел. Кайбалы, Самарской губерніи ¹), бывшаго немного ранѣе единственнымъ образцомъ прототипа нашихъ поздиѣйщихъ серегъ—колтовъ. Первое мѣсто принадлежитъ Кубанской парѣ, потому что она всѣхъ ближе къ поздие-египетской подвѣскѣ изъ Лувра ²), принятой нами, уже по древнему типу изображеннаго на ней тонкою филигранью копчика, за наиболѣе ранній образецъ. Въ дѣйствительности, и здѣсь уже не находимъ въ формахъ вещи ея назначенія служить мѣшечкомъ для душистаго клочка хлопчатой бумаги, долженствующаго душить косу: на это назначеніе указываетъ, по его явно пе выполняетъ средняя выемка, или углубленный лоточекъ, украшенный, какъ будто застежною пуговкою, гнѣздомъ камня (или цвѣтнаго стекла), окаймленнымъ филигранью. Въ экземплярѣ изъ Кайбалы, на мѣстѣ такого углубленія, сдѣлана узкая прорѣзь, видимо, едва вспоминающая основную форму, открываемую въ византійскихъ серьгахъ И. П. Балашова. Впрочемъ, обѣ пары болѣе сходны по типу, чѣмъ различны по орнаменту. Именно, лунный щитокъ, основа всего украшенія, потомъ пазна-

<sup>1)</sup> Изданнаго нами въ соч. «Исторія и намятники византійской эмали. Собраніе А. В. Звенигородскаго», рис. 96—7.

<sup>2)</sup> Тамъ же, рис. 98, изъ Fontenay, Les bijoux anciens et modernes, 1887, стр. 138. Вещица сдълана изъ листоваго золота, должна быть предметомъ погребальнаго убора и относится къ эпохъ послъ Р. Х.

чаемый для эмали, и здъсь исполненъ гранатовою накладкою (или ел подобіемъ), отъ которой уцёлёли только -эдэп втолога изъ золота перегородочки: внутри ихъ была, быть можеть, красная мастика, а не гранаты, такъ какъ перегородочки мъстами окаймлены филигранью, при которой было бы пеудобно делать накладку пилеными гранатами или стеклами. Подобныя же накладки, по рисунку обычной волны, шли





Рис. 115. Серьга изъ Михаэльсфельда.

Рис. 116. Та же серьга съ боку.

по бокамъ подвъсокъ. Вокругъ лунницы идуть въ два пояса лучистыя коймы, состоящія изъ ряда золотыхъ жемчужинъ и лучей отъ каждой изъ нихъ, набранныхъ зернами филиграни.

Серьги изъ колоніи Михаэльсфельдъ представляють пока лучшій типъ дѣйствительной серьги, при всемъ томъ, что обѣ найдены помятыми, а отчасти и порванными (особенно одна, съ лицевой стороны), неизвѣстно, при какихъ обстоятельствахъ. При томъ еще должно замѣтить, что обѣ серьги значительно между собою разнятся размѣрами въ толщину: а именно, обѣ имѣютъ въ діаметрѣ 0,06 м., а въ толщину одна 0,35 м., другая только 0,03 м. и ободокъ ея на два миллиметра уже чѣмъ у первой (0,012). Затѣмъ, вся техника и фактура обѣихъ серегъ тождественны.

Эта техника такъ превосходна, при всей своей простоть, вернь шариковъ и бисера такъ отлично отлита, чисто усажена, что во 1-хъ напоминаетъ лучшія филигранныя издёлія антика, и во 2-хъ позволяеть намъ укрѣпиться въ мысли, что большинство грубыхъ издѣлій изъ волота, въ родѣ Чулецкаго клада, вовсе не свидѣтельствуютъ намъ о примитивной грубости варварскихъ издѣлій изъ драгоцѣнныхъ металловъ, а, по просту, представляютъ предметы погребальнаго убора, наскоро выполненнаго ad hос, и потому не передающаго вполнѣ господствующихъ типовъ, а только ихъ подобія.

Въ серьгѣ Михаэльсфельда мы находимъ прекрасный контуръ основнаго колта, отличное окаймленіе его, и обѣ эти части ясно отдѣляются тѣмъ, что кайма эта, дѣйствительно, кайма, т. е. что и внутри она такъ же глубока, какъ и съ пица, и вся эта глубина одного сантиметра наполнена гипсомъ, а поверхъ его поблѣднѣвшей мастикою. Лицевой лунный щитокъ одной серьги еще сохранилъ полностью инкрустаціи, сдѣлаппыя изъ поблекшаго голубаго и краснаго стекла, а въ средипѣ голубаго, съ оѣлымъ глазкомъ посреди. Въ разводахъ еще имѣемъ золотой

фонъ, и по немъ тончайшій филигранный ободокъ. На ободѣ пигдѣ инкрустацій нѣтъ. Далѣе, съ лица одной серьги имѣются четыре (изъ 5) крохотныхъ гнѣздъ съ зернами цвѣтнаго стекла, а въ выемкѣ одно стекло въ кругломъ гнѣздѣ, и стеклышки въ репьяхъ, съ филигранными ободками, украшающими бока этой выемки. Наконецъ, подвѣспая дужка серьги состоитъ въ двухъ ручкахъ съ отверстіями на верху, черезъ которыя проходившая проволока укрѣпляла серьгу въ ея подвѣскѣ. Любопытно, что внутренняя сторона ручекъ у одной серьги сдѣлана полою для того, чтобы принять тоже цвѣтную накладку.

Большая (рис. 117) серьга-колтъ, 0,05 м. въ поперечникъ, изъ Симбирской губ., пріобрътенная отъ частнаго лица, представляетъ дружку для изв'єстной ран'є (въ Оружейной Палат'в въ Москвъ серьги изъ Кайбалы, не только по типу и деталямъ формы, но и по самой фактуръ. Ея оригинальный видь нівкогда усложнямся жемчужинами, сидівшими внутри поддужной выемки, какъ видно изъ дырочки, чрезъ которую пропущенъ быль шпенекъ, на которомъ онъ сидъли. Но вставныхъ пиленыхъ гранатъ не было и не только въ решетчатомъ ободке, но и въ луннице, где обычные разводы сдёланы такъ небрежно, такъ условно подражаютъ прежимъ ячейкамъ для гранать, а теперешнія ячейки настолько глубоки и совершенно чисты отъ всякой мастики, укръплявшей накладку или служившей для нея фономъ, дномъ, что мы полагаемъ необходимымъ думать, что здёсь имитація формъ почему то совсёмъ не знала самихъ инкрустацій. ІІ наконецъ, припаянная зернь, въ своемъ обычномъ видѣ жемчужныхъ пронизокъ и бисерныхъ треугольничковъ, носить такой ясный характеръ погребальнаго убора, исполненнаго ad hoc, на случай, безъ всякихъ следовъ ношенія, съ фабричными тонами свеже-отлитой зерни и наразанныхъ золотыхъ листовъ, что и эту серьгу мы считаемъ погребальною имитаціею действительнаго типа. Мы упоминаемъ здёсь эту серьгу только ради близости ея находки къ серьге изъ Кайбалы, ране другихъ ставшей изв'єстной.

Такимъ образомъ, эта послъдняя серьга (рис. 118—9) изъ упомянутой находки въ Кайбалахъ, безслъдно пропавшей, становится уже позади всъхъ въ серіи памятниковъ этого



Рис. 117. Серьга изъ Симбирской губ.



Рис. 118. Серьга изъ сел. Кайбалы.



Рис. 119. Серьга изъ сел. Кайбалы.

рода, что достаточно оправдывается и самымъ ея уборомъ, явно, позднѣйшаго характера: впрочемъ, и ту и другую мы еще считаемъ возможнымъ относить къ VII—VIII стол., не позднѣе начала IX вѣка.

Пара серегь-подвёсокь, повидимому, происходящая изъ Кіевскаго клада, открытаго въ усадьбѣ Августиновича, изображенная на табл. Х, несомнѣнно, самаго оригинальнаго типа и наиболье близкаго къ византійскому оригиналу, намъ извъстному по драгодіннымъ серьгамъ И. П. Балашева. Наши серыги имьють въ поперечникъ по горизонтали 0,05 метр. и тоть же размітрь до дужки, что придаеть особенное изящество столь пропорціональной вещиці. Внутренній мітечекъ иміте только 0,025 м. и въ вышину 0,02; онъ закрыть особо вырёзанными щитиками съ эмалью съ объихъ сторонъ; затёмъ вокругь мёточка пять скобочекъ назначались для жемчужной нити. Широкій золотой ободъ украшенъ по пояску золотыми шариками, подражающими нити жемчуга, и вокругъ, на плетеныхъ изъ скани зубчатыхъ шпенькахъ, сидятъ золотые полушарики, вновь заступающіе хрупкій жемчугь. Орнаментація весьма не затійливая, но стильная и отличной фактуры, особенно тщательной выдълки скани. Равно и эмали отличаются прекрасною работою, почти какъ бы византійскихъ мастеровъ, что наблюдается въ краскахъ и отчасти въ самомъ рисункъ. Птичка отличается легкими формами и яркими красками оперенія преимущественно бирюзоваго. На обороть среди синяго поля съ городчатыми звъздочками, голубой съ бирюзовымъ оттынкомъ кружокъ содержить внутри бёлую лилію съ краснымъ полемъ внутри.

Обломокъ кіевской серьги-подв'єски (табл. X, 1), въ вид $\hat{b}$  оборотной ея дощечки, хотя сильно разрушенъ, по любопытенъ по ея орнаментаціи. Въ средин $\hat{b}$  эмалевый кружокъ весь выщер-

бился. Кругомъ обычный вѣнчикъ является въ видѣ четырехъ вырѣзокъ, эмаль которыхъ представляетъ синее поле съ бѣлыми крещатыми звѣздочками, вѣроятно, подобіе матерчатой повязки, облегающей вѣнцомъ или вѣнчикомъ священное изображеніе. Промежъ нихъ три кружочка, замѣняющіе опять-таки драгоцѣнные камни, имѣютъ соотвѣтственные цвѣта (въ одномъ кружочкѣ, прочіе разрушены): бѣлый фонъ съ красною каймою и четырехлепестковою красною розою. На мѣсто выпавшей эмали чаще виднѣется дно лоточковъ столь сильнаго аллыяжа, что кажется почти серебрянымъ. Къ этому типу волотыхъ серегъ близокъ серебряный экземиляръ изъ находокъ 1893 года (рис. 120).



Рис. 120. Серьга Кіевская изъ находовъ 1893 г.

Въ Британскомъ музев, въ отдёлв «золотыхъ укращеній», древнихъ, средневвковыхъ и византійскихъ, мы встрытили также одну золотую кіевскую серьгу-колтъ, съ эмалевыми украшеніями. Серьга эта особенно малаго разміра, не болю трехъ сантиметровъ въ поперечникъ, сдылана изъ очень тонкихъ листовъ, лишена дужки, но сохранила четыре скобочки для жемчужной обнизи. Эмаль позднійшей русской работы XII віка, исполнена на блюдномъ золоть, дурпой фактуры, представляеть двухъ птичекъ, стоящихъ по сторонамъ кружка съ лилейнымъ

бутономъ въ срединѣ; на оборотѣ кружокъ съ крестообразною эмалевою орнаментикою и два сегмента или отрѣзки вѣнчика съ обычными аканоовыми разводами.

Мы посвятили выше достаточно времени на разсмотрѣніе всѣхъ золотыхъ эмальированныхъ серегъ колодочекъ кіевскаго, рязанскаго и владимірскаго происхожденія и намъ остается лишь дополнить эти свѣдѣнія впослѣдствіи исторією дальнѣйшаго развитія того же типа въ серебряныхъ серьгахъ XII—XIV столѣтій, оказавшихся въ различныхъ кладахъ.

Перстии встречены во многихъ кіевскихъ кладахъ, какъ то: въ находкахъ сороковыхъ годовъ (рис. 69—73); въ кладъ Лъскова 1876 г. замъчательный перстень со львомъ; въ кладъ Есикорскаго разомъ шесть серебряныхъ перстней съ штампованными ръзными крестиками, одинъ также со львомъ, и одно кольцо съ камнемъ; въ усадъбъ Гребеновскаго при діадемъ оказался золотой перстень съ ръзнымъ изображеніемъ архангела и пр. Напротивъ того, на русскомъ Съверъ перстни встръчаются или встръчались досель оченъ рюдко, а именно мы можемъ указать только въ Рязанскомъ кладъ 1822 года перстень, имъющій особенную форму и особое значеніе. На инородческомъ Востокъ вообще, въ частности же, на Волгъ и Камъ, въ Великихъ Болгарахъ и пр., весьма обильны кольца съ камнями, по преимуществу съ кораллами (обыкновенно выцвътшими), по совершенно отсутствуютъ перстни съ печатками. Если же мы всмотримся въ рядъ кіевскихъ перстней, то ихъ значительное большинство относится къ разряду византійскихъ серебряныхъ перстней съ печатками, т. е. тъхъ служебныхъ перстней или, скоръе, печатей, которые должны были появиться въ древней Руси, вмъсть съ грамотою, торговыми договорами и юридическими документами, словомъ съ греческою культурою, и притомъ въ Кіевской Руси, по преимуществу.

Сообразно съ этимъ, большинство перстней представляетъ простое гладкое кольцо, съ папаянной сверху широкою, плоскою печаткою, овальной, круглой, шестиугольной, квадратной, крестобразной и ромбондальной формы; внутри щитка печати, въ орнаментальной каймѣ, обыкновенно углубленной, сдѣланъ рѣзьбою крестъ, простой, монограмматическій, орнаментальный, или даже прямо оставлено поле для того, чтобы вырѣзать на немъ иниціалы именной печати (но этого часто не сдѣлано) въ лавровомъ вѣнкѣ, или подобномъ бордюрѣ. Очевидно, печать Кіевскаго клада 1889 г. въ усадьбѣ Гребеновскаго (табл. ІХ, 13, рис. 86—7), съ изображеніемъ архангела, принадлежала духовной особѣ, п печать эта не только золотая, но и художественно украшена по цвѣточной чашечкѣ чернью, съ разводами византійскаго орнамента. Одинъ изъ перстней Кіевскаго университетскаго Минцъ-Кабинета № 1235 (рис. 71) и оба перстня находки 1889 года въ усадьбѣ Раковскаго содержатъ сложную монограмму, другіе перстни представляются тоже «именными», тогда какъ перстпи въ собраніяхъ князя Трубецкого отпосятся къ разряду базарныхъ подражаній подобнымъ именнымъ печатямъ, потому что на ихъ печаткахъ чернью сдѣланъ просто орнаментальный разводъ, пальметка и тъ под.

Наряду съ такими служебными перстнями кладовъ, преимущественно кіевскіе представили и образцы колецъ съ камнями: оба золотыя кольца изъ клада Есикорскаго (табл. V, 3)

и Гребеновскаго (табл. IX, 12) представляють хорошо знакомую форму гладкаго колечка съ напаяннымъ сверху гнѣздомъ круглаго камня, чуть повышеннаго (саbochon), въ гладкой оправѣ, по грекоримскому позднѣйшему типу. Встрѣчаются также (Кіев. унив. М. К., № 150) перстни съ высокимъ гнѣздомъ, въ которомъ посаженъ небольшой плоскій камень, съ зерневымъ или филиграннымъ украшеніемъ всего гнѣзда. Великолѣпные образцы подобныхъ византійскихъ перстпей, съ драгоцѣнными камнями, геммами и пр. находятся въ указ. собраніи барона Гейля въ Вормсѣ, изъ находки близь Майнца. Наконецъ, богатый экземпляръ золотаго перстня съ приподнятымъ гнѣздомъ, украшеннымъ еще мелкими гнѣздами, тоже приподнятыми въ видѣ трубочекъ, изъ Рязанскаго клада 1822 года (рис. 51), относится, вѣроятно, къ числу епископскихъ перстпей, судя по аналогіи западныхъ перстпей того же типа ¹).

Золотые перстни очень рѣдки и въ могильникахъ Россіи. Золотой перстень изъ Черниговскаго уѣзда, села Сѣднева (Историч. Музей, собраніе г. Самоквасова, № 3561), выбитый изъ полоски, интересенъ только, какъ образецъ базарныхъ декоративныхъ подражаній дорогаго перстня: полоска разбита по концамъ въ видѣ лиліи, ея листья охватываютъ цвѣтокъ какъ бы овальное гнѣздо, и на выпукломъ его щиткѣ сдѣлано подобіе камня, очевидно, яхонта, — такъ какъ цвѣтокъ лиліи красный (въ византійской орнаментикѣ). Соотвѣтственно малой грамотности древней Руси, чѣмъ выше на сѣверъ отъ Кіева, мы паходимъ и серебряныя перстни все съ орнаментальными печатками, исполненными уже не рѣзьбою, вглубъ, а чернью, на дутыхъ щиткахъ: одинъ перстень изъ с. Шмарова, Лихвинскаго уѣзда, Калужской губ. (Истор. Музей № 831), представляетъ обычную птицу, другой (№ 830)—фантастическаго звѣря. Чаще печатка представляетъ совершенно гладкій щитокъ, разбитый въ той же полоскѣ.

И потому находимыя въ могильникахъ сѣверпой Руси бронзовыя кольца изъ проволоки или полоски съ насѣчкою относятся къ иному времени, иному типу ручныхъ колецъ, какъ равно кольца изъ витой проволоки, перстпи съ подвѣсками (Тверской губ.), мерянскія кольца изъ плетеныхъ бронзовыхъ проволокъ, также съ подвѣсками, литыя бронзовыя кольца съ гнѣздами въ Рязанскихъ и Владимірскихъ могильникахъ и пр.

Изъ Болгаръ въ разное время добыто много перстней (шесть экземпляровъ въ М. Оружейной Палать, № 3551 и др.), чаще всего изъ бронзы, перъдко же изъ золота; эти перстни легко отличить и узнать по ихъ орнаментаціи или арабскими молитвенными надписями, или же разводами арабскаго характера, но всегда выполненными посредствомь золотыхъ перегородочекъ или ленточекъ, положенныхъ на ребро и принаянныхъ ко дну; къ сожальнію, та мастика (можетъ быть, чернь), которою затиралось гнѣздо, оставляя на свободѣ рисунокъ, всегда оказывается выкрошившеюся. Такого же пошиба перстни были находимы и въ Саратовской губерпіи. Нанболье характерны для всего приволжскаго края серебряные перстни со сканными выпуклыми гнѣздами на верху, сидящими нерѣдко по нѣскольку, въ какой-либо

<sup>1)</sup> Fontenay, Les bijoux anciens et modernes, 1887, p. 45, ср. рисунки на стр. 44, 49, 50: кресты епископскіе, духовныхъ лицъ и пр.

группировкѣ; при обычной грубости скани, уродливости выцвѣтшихъ коралловъ, мутныхъ кусковъ бирюзы, лишь съ трудомъ можно угадать, что первоначальный типъ этихъ колецъ не восточный, а западно-русскій, по до крайности утрированный, или же кавказскій.

Одною изъ любопытнѣйшихъ формъ древнерусскаго годовнаго и отчасти шейнаго убора являются низки изъ серебряныхъ золоченыхъ подвѣсныхъ рясепъ въ формѣ лиліи; эти бляшки нанизываются на шнуръ, раздѣляются серебряными бусами (см. таб. XV, 3 и 7, 8) и образуютъ своего рода мописто или повязку, налагаемую на лобъ. Форма происходитъ отъ византійскихъ вѣнцовъ и повязокъ, набиравшихся изъ лилій и носившихъ названіе — хріуюую́а.

Изъ растительныхъ формъ, принятыхъ отъ восточнаго и византійскаго искусства, издревле обращаеть на себя вниманіе полевая лилія (кринг, дикая огненнаго цевта или халкидонская красная лилія, въ отличіе отъ б'єлой, садовой лиліи, носившей у грековъ названіе лиріонг), въ которой извъстный евангельскій тексть (Мат. VI, 28-9) запечатльль однажды навсегда образъ простой, естественной красоты, стоящей выше всякихъ прикрасъ: «и Соломонъ во всей славв своей не одвался такъ, какъ всякая изъ нихъ». 1) Кринъ покрываетъ пустыри, придорожья, рушны въ Сиріи и Палестинъ наряду съ сорною травою и цвътеть посль періода дождей, разомъ покрывая яркою зеленью и красными пятнами самыя безплодныя мъста, если только въ нихъ простояла влага, и развертывая быстро два крупные отвислые листа, а затемь две пары листьевь по сторонамь краснаго бутона, подымающагося изъ средины. Согласно съ этими чертами натуры, кринъ въ искусстве началъ играть роль на древнемъ востоке, а въ римскую эпоху въ памятникахъ восточнаго происхожденія, почти исключительно въ пластическомъ изображеніи поля, пустыря, тогда какъ білая лилія являлась, наприміръ, даже эмблемою чистой Анины (на аттическихъ монетахъ) 2) и получила, затъмъ, весьма важное значение въ христіанскомъ западномъ искусствъ позднъйшаго времени по своимъ отношеніямъ символическаго характера къ Дъвъ Маріи и Благовъщенію. Однако, и тамъ лилію долгое время, до XIV вѣка, продолжали изображать въ видъ полеваго крина, очевидно, ради его простоты въ рисункъ, разработанной до схематического двътка, какъ извъстно, послужившого и для эмблемы королевской власти во Францін, возстановленной Іоанною д'Аркъ. Таже орнаментальная схема была причиною, что кринъ сталъ украшать собою верхъ императорской шанки: въ Византіи, какъ свидътельствуетъ Кодинъ, императоры носили свои стеммы въ определенные праздники, торжественные дни, при особыхъ облаченіяхъ, а въ обычные дни, уже но своему выбору или разнымъ мотивамъ, надъвали шапки (форефата), разнаго убора 3), и воть одна изъ нихъ носила названіе κρινωνία, которое Дюканжъ полагаеть въ орнаментальномъ верхв изъ ряда ввнчавшихъ обручъ лилій. Какъ бы то ни было, но для насъ важно, что кринъ появляется въ своей орпаментальной роли вновь въ періодъ V—VIII стол., и

<sup>1)</sup> Виктора Гена, Культурныя растенія и домашнія животныя въ ихъ переходи въ Европу. Сиб. 1872, стр. 131 савд.

<sup>2)</sup> Jmhoof-Blumer u. O. Keller, Thier-und Pflanzenbilder auf Münzen, 1889, Taf. X; 33-34.

<sup>3)</sup> Codinus, De Offic. Palat., ed. Bonn., p. 47, 51. Ср. вънцы на ангелахъ Св. Троицы въ издаваемомъ выше спимкъ пконы изъ Троицкой Лавры, также на сицилійской коронъ Копстанціи, въ изд. Фр. Бока.

притомъ въ греко-восточномъ искусствъ, переходить вмъсть съ его формами въ достояніе варварскихъ уборовъ. Такъ, въ Люцинъ 1) мы встръчаемъ кринъ, въ схематической формъ высокаго стебля съ пятью развивающимися завязями, въ поясномъ (?) уборъ; изъ той же схемы составленъ въпечный поясъ цоколя въ Палатинской капеллъ и изданныя нами ранъе пластинки отъ вънечнаго головнаго убора (рис. 35), а наконецъ и многочисленныя вещи, подвъски народныхъ уборовъ востока. Спеціально у арабовъ 2) паходимъ, напримъръ, въ современныхъ уборахъ цъпи, съ всевозможными подвъсками, характера профилактическаго: здъсь и амулеты, гребни крохотные (см. это обычное украшеніе на цъпочкахъ въ томъ же Люцинъ), и рыбы, и рога изобилія, двуглавыя птицы, птицы въ кругахъ, и бляшки въ видъ крина съ тремя завязями, или съ почкою и двумя листами.

Въ русскихъ кладахъ мы встрѣчаемъ кринъ: въ орнаментаціи крестовъ и крестиковъ, притомъ какъ тѣльныхъ, такъ и пабивпыхъ, басменныхъ и пр. (клады Владимірской 1865 г., Старой Рязани, 1868 г.), въ украшеніяхъ эмалевыхъ бляшекъ: изъ Кіева на цѣпи, см. таб. І, ІІ, 13, изъ Кіева же на подвѣсномъ колтѣ, см. таб. ХІ, 3, тоже на таб. ХV, 18—19, и наконецъ въ видѣ цѣлаго ряда низокъ изъ позолоченаго серебра, составлявшихъ ожерелье и найденныхъ въ Кіевѣ (7 экз.), въ усадьбѣ Лѣскова (таб. ХV, 3), Курской губ. (8 экз.) въ Псторическомъ музеѣ 3), въ 1 экз. изъ Смоленской губ., Юхновскаго уѣзда, села Городище, также въ собраніи Д. Я. Самоквасова съ Княжьей горы и обломкахъ изъ Кіевской губ. 4).

Не безъ причипы, затѣмъ, эта форма сельнаго крина замѣнила обыкновенную вѣточку съ плодами, ягодками и цвѣтками, которую теребятъ пара птицъ: въ контскихъ рукописяхъ V—VIII вѣковъ 5) это еще реальная вѣточка, а въ X—XI столѣтіяхъ это уже или пальма, вѣтка пальмы, иногда подымающаяся изъ сосуда, на которомъ сидятъ птицы, или вообще эмблематическое растеніе, и всего чаще именно лилія, по своей схематичной опредѣленности. Любопытно, что въ этомъ столь обычномъ декоративномъ сюжетѣ западное и восточное искусство, точнѣе греческое и римское, все же нашли нужнымъ подѣлиться и разработать свой частный типъ: при всей трудности перебрать сотни и тысячи повтореній этой декоративной формы, кажется, на востокѣ болѣе держится изображеніе птицъ по сторонамъ древа, вѣтки съ илодами, а на западѣ—по сторонамъ чаши или сосуда 6). Насколько лилія стала здѣсь обычною замѣною, можно видѣть нзъ того, что въ XII и XIII вѣкахъ сталъ обычнымъ декоративный узель изъ двухъ птицъ, львовъ, дракоповъ и иныхъ фантастическихъ животныхъ, сплетшихся хвостами, и это сплетеніе стало оканчиваться лилейнымъ (копейнымъ) верхомъ, который, очевидно, заступилъ мѣсто прежней лиліи посреди птицъ, а этой детали не понималъ и не хотѣлъ пропустить рисовальщикъ.

<sup>1)</sup> Люцинскій могильникъ. Матеріалы по археологіи Россіи, изд. Имп. Арх. Комм., № 14. 1893, таб. Х, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Стасовъ, В. В., Слав.-вост. ори. Арабскій орнаменть, таб. 155, 7, заставки рукописей и рисунокъ крестика тождественнаго съ нашими.

<sup>3)</sup> Указатель, 1893, стр. 156, № 1127—1134.

<sup>4)</sup> Въ Историч. музећ, собраніе Д. Я. Самоквасова, № 4231, 4187, 1181.

b) Стасовъ, В. В., Слав.-вост. орнам., таб. 126, 132.

<sup>6)</sup> Въ мозанкахъ Равенны, Garrucci, Storia d. arte cristiana, IV, 238, 262, 231.

Но, конечно, важнѣйшее для насъ декоративное употребленіе крина представляется такого рода вѣнцами, головными повязками, которыя, подобно кіевскимъ, легли въ основу всякаго рода вънечныхъ украшеній, даже просто верховъ, верхнихъ фризовъ и пр., что напр. ясно доказывается паборами металлическихъ бляшекъ въ арабскихъ издѣліяхъ (см. нашъ рисунокъ 35 и 37), множествомъ уборовъ на вѣпцахъ русскихъ иконъ и пр.

Мы уже столько разь упоминали о загадочности употребленія золотыхъ скобочекъ, встръченныхъ досель въ четырехъ, исключительно кіевскихъ, кладахъ, что здъсь, въ обзоръ бытовыхъ и художественныхъ формъ русской домонгольской древности, объ этомъ характерномъ уборъ остается сказать немногое. Прежде всего, слъдуеть повторить надежду на счастливый случай, который можеть представиться въ будущемь, въ видѣ ли полнаго клада, или же могильной находки, где этоть уборь явится на месте или съ ясными деталями его пазначенія: къ тому времени, конечно, и сознаніе дійствительнаго интереса подобныхъ историко-этнографическихъ вопросовъ настолько выростеть въ русской археологіи, что всв эти детали будутъ замвчены и стануть извъстны. Пока же остается предполагать, что Минцъ-Кабинеть Кіевскаго университета владъетъ полнымъ экземпляромъ этого убора, состоящимъ изъ 27 простыхъ скобочекъ и 4 эмалевыхъ: мы, однако, не ручаемся, что этотъ экземпляръ (хранящійся за № 2322) принадлежить одной находкѣ (1840-хъ годовъ), а не составленъ уже въ музеѣ изъ нъсколькихъ. Далье, въ кладъ Михайловскаго монастыря 1887 г. имъемъ 22 простыхъ скобочекъ и двъ эмалевыхъ, въ кладъ Лъскова 30 простыхъ и четыре эмалевыхъ, и наконецъ въ кладъ, найденномъ на Б. Житомірской улицъ, только двъ простыхъ и одна эмалевая. Мы уже говорили, что видимое назначение скобочекъ было сжимать, охватывать толстый жгутъ, свертокъ, напр. косу, положенную на головъ, притомъ такъ, что одна сторона скобочекъ, снабженная шарниромъ, черезъ который проходила, стало быть, проволока, продвавшаяся впутры свертка, косы или подобнаго предмета, была какъ будто украпляема неподвижно, тогда какъ другой конецъ скобочки имъетъ форму язычка, прикръплявшагося на каждый разъ нитками черезъ три сделанныя у края его дырочки, и оставленъ какъ бы намеренно свободнымъ. Если мы представимь себь, какь уже было выше говорено-косу, облегающую передь головы, въ видь натуральной коронки, діадемы, прилбицы, согласно византійской модь, явившейся уже въ V стол. и долго державщейся, а волосы, затъмъ, у замужнихъ женщинъ покрытыми тонкою, часто шелковою матеріею, то роль подобныхъ скобочекъ была бы укрѣплять на этой передней кост чадру или чепецъ, образуя поперечныя полоски, подобныя цвтнымъ полоскамъ, какія видимъ на матеріяхъ, служащихъ именно для прикрыванія подобныхъ косъ и чепцовъ 1). При нашемъ предположеніи легко было бы понять и роль особыхъ скобочекъ,

<sup>1)</sup> Что можно видьть на всякой иконь Божіей Матери византійскаго письма, также на изображеніяхь святыхь жень вообще и пр. Наиболье ясный обращикь см. вь женской головь на пиксидь изъ Градо (близь Аквилеи) въ изд. Garrucci, Storia dell'arte cristiana nei primi 8 secoli, ate. VI, tav. 436, 1. Чолки—придбицы, коймы изъ волось вокругь всей головы, обычныя на равенискихъ мозанкахъ, ibid. vol. IV, tav. 259. Vecellio, 1. с. tav. 38 — beretta quartata d'un freggio d'oro. Головацкій въ своей статьь: О постомы Русиновъ, 1868 г., стр. 21, указываеть, что ихъ замужнія женщины прячуть волосы въ химевку или кибалку (родь обруча), подъ сътку (чепець), которая окру-

снабженных эмалевымъ щиткомъ, прикрывающимъ внутренность скобочки: это были бы крайнія скобочки на вискахъ. Кстати, и рисунокъ эмалеваго щитка, съ аканоовыми разводами, пастолько близокъ къ оборотной сторонѣ подвѣсныхъ колтовъ, что, предполагая эти послѣдніе украшеніями косъ, лежащихъ на плечахъ, мы легко поймемъ и тождество ихъ рисунковъ. Въ концѣ концовъ, должно, однако, сказать, что внѣ Кіева не удалось пока открытъ ни оригиналовъ, ни подражаній нашихъ скобочекъ, за исключеніемъ непонятнаго куска скобочки, орнаментированной въ видѣ завитой пряди волосъ въ кладѣ 1868 г. изъ Старой Рязани, притомъ изъ серебра, тогда какъ наши украшенія всегда изъ хорошаго золота, что гораздо болѣе идетъ къ головнымъ украшеніямъ. Въ современныхъ индѣйскихъ уборахъ, собранныхъ въ лондонскомъ музеѣ — отдѣлѣ Кенсингтона, мы встрѣчаемъ ожерелья, какъ изъ полуцилиндровъ, такъ и изъ скобочекъ, по 20 штукъ, изъ серебра.

Во многихъ кіевскихъ кладахъ, двухъ черниговскихъ, одномъ рязанскомъ и орловскомъ мы встрётили наборы, болёе или менёе полные, серебряных в низокъ въ видё полущилиндриковъ, штампованныхъ въ листъ серебра, на подобіе плоской палочки, или полувалика, и снабженныхъ спизу подпайкою изъ такого же листика; каждая палочка сверху была позолочена и чеканомъ орнаментирована и представляетъ какъ бы нарубки или, точиве, перевязки, перетяжки ноперечныя и продольныя; затемь вы каждой палочке, съ обемхь ся сторонь просверлено по три дырочки, для низанія всёхъ на нити, при чемъ получается (въ полныхъ экземплярахъ) низка, достаточная для ожерелья; двъ крайнія палочки снабжены, по этому, скобочкою, и въ нее, на замыкающихся колечкахъ, продъты соединительныя цъпочки. Такіе полные наборы им'вются въ клад'в усадьбы Есикорскаго (47 палочекъ и ценочка, см. табл. III, 5), Льгова, Черниговской губ. (52 палочки и цёпочка), въ находке (59 низокъ) Каневскаго увзда Кіевской губ., с. Мартыновки 1). Менве полные экземпляры находятся въ Черниговскомъ кладъ 1887 года (13 экз.), на табл. XI, 10-22, по этоть экземиляръ изъ золота; далье въ Минцъ - Кабинетъ Кіевскаго университета (34 штуки), усадьбы Гребеновскаго (табл. ІХ)— 11 кусковъ, Старой Рязани 1868 г., 2 пронизки, и Орловской губ. с. Терехова, гдв въ кладв найдено только 5 налочекъ, по двъ еще соединены цъпочкою 2). Назначение этихъ пронизокъ составлять ожерелье окончательно подтверждается аналогичными ожерельями Востока, эпохи переселенія народовъ и сѣверными находками: укажемъ современныя египетскія народныя ожерелья между уборами, собранными въ Венскомъ Музев Художественной промышленности,

жена шалью (рубкомъ, рантухомъ). Длинные концы рубка (діадемы), сложенные втрое и завязанные въ петли (имбы), опускаются по спинъ. На стр. 59, что мелкія бляшки кругомъ чела называются лелютки (рясны?), украшенья въ ко-сахъ костки (мушли), повязки—сплянки, серьги—ковтки и пр.

<sup>1)</sup> Соч. графа А. А. Бобринскаго, табл. ХУШ.

<sup>2)</sup> Въ коллекціи Д. Я. Самоквасова въ Историческомъ Мувев 1 экз. полуцилиндра за № 4235. Въ кладъ Тульской губ., Ефремов. у., съ берега р. Красивая Мечъ, найдено шесть серебряныхъ полуцилиндриковъ, вивств съ парою такъ паз. звъздъ, коническихъ подвъсокъ съ цъпями, сер. колтомъ и пр., въ Оружейной Палатъ, № 9484,—9493. Изъ кургановъ у озера въ Поръдкомъ у. Смоленской губ. ожерелье (не головной уборъ) изъ 38 сер. пластинокъ съ штампованными желобками, въ Историческомъ Музев—см. Указатель, стр. 122, № 672, съ монетами начала Х въка.

съ подвъсками въ видъ буллъ, лупницъ, орнаментальныхъ бляшекъ; одна низка составлена изъ 51 полуцилиндра, съ такою же точно подпайкою, съ подобными перехватцами, но съ тою существенною разницею, что полуцилиндрическія палочки подвѣшены всѣ на шарнирахъ, чтобы служить уже головною повязкою. Существенное свойство подобныхь ожерелій-издавать легкій звонь при движеніяхь головы, шеи и груди (ожерелья эти болье лежать на груди). Между различными коллье, носимыми на турецкомъ Востокъ 1), встръчаемъ подобные наборы гремящихъ низокъ очень неръдко, и даже форма полуцилиндра и его орнаментаціи болье или менъе сохраняется. Однако, всъ эти и имъ подобныя формы отличаются, очевидно, тъмъ оть нашихъ низокъ, что все это головныя повязки, на колечкахъ, шарнирахъ и пр., тогда какъ наши ожерелья составляются изъ низокъ, соединенныхъ нитями, значитъ, представляютъ скорѣе плотную повязку, какъ будто укрѣпленную на лентѣ, тесьмѣ, или даже ремнѣ, а не свободно движущуюся низку обыкновеннаго типа. Такая оригинальная форма металлической повязки изъ низокъ, очевидно, должна быть объяснена подражаніемъ женскаго убора ременнымъ мужскимъ пояснымъ наборамъ и даже конскимъ. Действительно, точь въ точь такіе наборы на широкихъ тесьмахъ конской упряжи видимъ въ Ассиріи 2). Въ находкахъ Симбирской губ., Сызранскаго у., села Губина, встръчаемъ ремень съ подобнымъ наборомъ, укръпленнымъ при помощи штифтовъ и петлей: поразительно тождество орнаментаціи этихъ полуцилиндровъ, найденныхъ съ поздними (XIII—XIV в.) перстиями, пряжками. Въ Музеф Гельсингфорса изъ Кальмисто мы видели много ремней съ бронзовыми наборами того же типа. Повидимому, наши низки ведуть свое происхождение отъ жепскихъ уборовъ южныхъ кочевниковъ, Половцевъ или Печенъговъ, если судить также потому, что ожерелья эти встръчаются почти исключительно на Югь и притомъ спускаются замьтно южнье Кіева. Грубость этого украшенія, напоминающаго восточныя погремушки, навъшенныя вокругь головы, шеи, рукъ, видна и въ манеръ его орнаментаціи, которая воспроизводить въ металлическомъ чекант самыя простыя нарубки на деревянныхъ палочкахъ: имитація доведена до рабскаго воспроизведенія всёхъ подробностей ръзьбы въ деревъ.

Какъ уже было замѣчено, мы имѣемъ въ виду продолжать начатое здѣсь описаніе кладовъ и связанное съ нимъ изслѣдованіе художественныхъ, бытовыхъ и культурно-общественныхъ формъ въ русскихъ древностяхъ, какъ случайно сохраненныхъ кладами, такъ и намѣренно курганами и могильниками, и предполагаемъ разсмотрѣть въ слѣдующемъ выпускѣ этого труда клады Гнѣздовскій и Невельскій, Курско-Орловскіе, Владиміро-Суздальскіе, приволжскіе, пермскіе и др. Мы попытаемся тамъ войти въ разсмотрѣпіе разнообразныхъ формъ и предметовъ, связанныхъ съ господствомъ ранняго грековосточнаго стиля и распространеніемъ новаго стиля арабскаго, а также ознакомимся съ позднѣйшимъ сліяніемъ слоевъ восточно-азіатской культуры съ формами, шедшими съ культурнаго юга въ періодѣ великокня-

<sup>1)</sup> Racinet Le costume historique, pl. 140, fig. 12, 22, 23: double cordonnet изъ двукъ рядовъ желудеобразныхъ н изокъ, которыя сверку представляются, по словамъ вздателя, rondes bosses, тогда какъ leur revers est en plaquette.

2) Perrot et Chipiez, Histoire de Vart, Chaldée p. 562, 767, tig. 440.

жескій; туда же войдеть разсмотрініе и многихь формь, здісь частію затронутыхь въ тексті или даже изображенныхь на приложенныхь таблицахь, какъ напр. серебряныхь витыхь и пластинчатыхь браслетовь съ фигурными фризами, звіздчатыхь серегь и гривень, которыя должны быть изслідованы среди другихъ варіантовь и въ связи съ группою родственныхъ древностей.



Рис. 121. Крестъ-складень изъ Херсонеса (об. рис. 25).



Рис. 122. Миніатюра изъ греч. рукописи І. Куропалата въ Мадридской Нац. Библ. Чудо съ книгою Евангелія, брошенною въ огонь передъ архонтомъ Руссовъ.

### приложение.

Рукопись, изъ которой фотографическимъ способомъ были сняты четыре миніатюры, здёсь изображенныя во фронтисписахъ главъ, находится въ Національной Библіотекѣ Мадрида за № 5 s 22, носить патинское заглавіе, одинаковое съ греческимъ заголовкомъ въ началѣ текста: «Синопсисъ Исторіи отъ востествія на престоль Никифора до царствованія Исаака Комнена, составленный Іоанномъ Скилицею, Куропалатомъ и Великимъ Друнгаріемъ Виглы», и состоить изъ 234 листовъ іп fol перг., съ началомъ на девятомъ листѣ. Текстъ, какъ извѣстно, составляеть въ значительнѣйшей части простой списокъ съ хроники Кедрина, ходившій подъ именемъ Іоанна Куропалата и, повидимому, рано украшенный иллюстраціями; подъ тѣмъ же именемъ изданъ былъ въ Венеціи въ 1570 г. Габіемъ и рецензированъ Фабриціемъ въ 6 томѣ, на стр. 387. Мы не знаемъ, былъ ли данный списокъ пересматриваемъ въ послѣднее время и не заключаетъ ли онъ въ себѣ какого либо интереса со стороны хотя нѣкоторыхъ длинныхъ приписей киноварью съ миніатюрами, хотя онъ, повидимому, повторяють только текстъ, ради удобства разсматриванія, окружающій рисунки.

Рукопись написана вразъ одною рукою въ XIV въкъ, но миніатюры исполнены нъсколькими руками и съ разныхъ оригиналовъ, болье раннихъ и позднъйшихъ, а какая либо часть, конечно, худшая, и была здъсь исполнена вновь для даннаго списка. Миніатюры отъ 1 по 87 листъ представляютъ отличную живопись строгаго византійскаго рисунка, XII въка, безъ фоновъ, въ видъ виньетокъ. Съ 87 по 96 листъ вовсе нъть иллюстрацій. Съ 96 листа миніатюры пишутся крупнъе, темяте и грязнъе въ краскахъ, но за то и

характерне, съ чертами натурализма. Съ листа 157 по 187 идуть миніатюры третьей руки, ръзко разнащіяся отъ предъидущихъ: архитектурныя композиціи здёсь очень сложны, отличаются прекраснымъ исполпенісиъ, но въ то же время чисто византійскій утонченный характеръ миніатюръ уступаєть місто иному, народному типу, замітному въ господстві красной краски, легкихъ тонахъ моделлировки тіла, румянці щекъ, господстві рыжихъ и каштановыхъ волось, отсутствіи оливковыхъ тоновъ въ изображенів тіла. Вмісті съ тімъ сюжеты и сцены отличаются смілостью, живыми позами, и очень близко наноминають раннюю итальянскую живопись ХШ—ХІУ віка. Въ рисовкі вовсе исчезають прежнія схемы, польяются игрушечныя, дітскій фигуры, одежды передаются общими чертами, безъ всякой шраффировки, бликовъ и ломанныхъ складокъ. Можно думать, что рукопись въ этой части излюстрирована была по какому либо древнему оригиналу. Съ листа 194 но 219 идуть дурные рисунки, мало имінощіе интереса, но того же характера, что на листахъ 96—155. Съ листа 219 до конца повторяєтся манера миніатюриста листовъ 155—187, но худшаго исполненія. Почему рукопись излюстрировалась по частямъ и безъ послідовательности, мы не можемъ догадаться, хотя можемъ указать, что съ 155 листа начинается исторія царствованія І. Цимисхія, а съ 196 листа— Константина.

Въ числъ пллюстрацій множество интересныхъ съ различныхъ точекъ врънія: л. 10—об. царя Михаила поднимають на щить; на л. 14 представлень хрисотрикляній съ коническимъ верхомъ; на 17—дворецъ Буколеонъ со статуями льва и быка по сторонамъ зданія, согласно тексту; на 43—беофиль подъбажаеть къ Влахерискому храму; л. 44-5—исторія феодоры, почитательницы иконъ; л. 65—бронзовая статуя о трехъ головахь; л. 83 об.—Церковь Діомида; л. 103 об.—чудо съ Евангеліемъ передъ архонтомъ Руссовъ (здъсь воспроизведено върне. 122); л. 130—флотъ Руссовъ; л. 135—прісмъ Ольги (см. рис. къ І гл.), сбоку дворца надпись, называющая «жену архонта Россовъ» Е хус; л. 145—въвадъ Никифора боки; л. 157—царскій дворець; л. 161 об.—Печенъги; л. 167—Ромен гонятся за Россами; л. 170—Святославъ внутри дома совътуется со своими; л. 171—Переговоры Цимисхія со Святославомъ (см. рис.); л. 172—Свиданіе Цимисхія со Святославомъ; л. 173—Печенъги убиваютъ Святослава и дружниу; над. 225—6 въ рядъ миніатюръ представлена исторія нападенія Россовъ на Византію при Константинъ Мономахъ, переговоры съ княземъ Владиміромъ и пр.

Если выдёлить свойственную византійскимъ миніатюрамъ условность, воспроизводимыя нами сцены изъ древнійшей русской исторіи не могуть не представить своеобразнаго интереса, но входить въ разборъ разнообразныхъ особсиностей представленія сіверныхъ варваровъ, съ точки зрінія исторіи византійской миніатюры, было бы здісь излишне.

По случаю высказаннаго мною на стр. 163 мнёнія, что слово бахрома означало кайму изъ пурпурових прядей, В. Г. Тязенга узенъ сообщиль мнё слёдующее. «Не зашло ди къ намь это слово съ Востока? на арабскомъ языкё глаголь бахрама значать: окрашивать въ темнокрасний цвють, а имя существительное бахрам цевтокъ хенны (lawsonia inermis), употребляемый для такой окраски. Ярко-красный яхонть, т. е. рубинь, арабы называли бахрамисямь яхонтомь (эльякут эльбахрамани). См. Clément-Mullet, Essai sur la minéralogie arabe (Journ. Asiat. 1868, I), стр. 32—33. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes (Leyde, 1884), I, 122. Въ такомъ-же значенія слово это является и въ персидскомъ языкъ. См. Vullers, Lex. Pers.-Lat. I, 285, подъ словомъ бахраман: lapis quidem pretiosus rubri coloris, rubinus.



# Оглавленіе.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0111 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Глава I.   | Предметные клады русских древностей домонгольскаго періода и их значеніе для русской археологіи.—Необходимость изследованія древностей этого періода на основанія господствовавших въ предфлахъ Россій художественныхъ стилей. — «Арабскій стиль». — Орнаментика турьнхъ роговъ Черпиговскаго кургана. — Вопрось объ источникахъ «звървнаго стиль». — Связи древней Руси съ культурою передне-азіатскаго Востока.—Арабскій стиль въ древностяхъ скандинавскихъ и отношеніе ихъ къ русскимъ. — Греко-восточный стиль ІХ — Х стол., извъстный издревле подъ именемъ К о р с у и с к а г о.—Памятники Корсунскаго дъла въ южной Россіи.—Русско-византійскія древности XI—XII стольтія.—Техника древне-русской перегородчатой эмали.—Сканное дъло въ XI и XII въкахъ. — Сканное мастерство Мономаховой шанки и вопрось о ел древности и происхожденіи.—Необходимость изученія русско-византійскихъ древностей на основъ древностей Византіи, какъ источника важнъйшихъ формъ личнаго церемоніальнаго убора и связанныхъ съ нимъ общественныхъ отношеній |      |
| Глава II.  | Описаніе владовь: Рязанскаго 1822 г., Кіевскаго 1824 г., Кіевскихъ владовъ: 1838 г., 1846 г., Чернигова 1850 г., Кіева: 1872 г., 1876 г. въ усадьбъ Лъскова, 1876 г. въ усадьбъ Чайковскаго, 1880 г., съ Б. Житомірской улицы, 1882 г., Чернигова 1883 и 1887 гг., Кіева 1885 г. въ усадьбъ Есикорскаго, Переяславдя 1885 г., Кіевской губ. Каневскаго у. 1886 г. и 1888—9 гг., Кіева: въ усадьбъ Златоверхо-Михайловскаго монастыря 1887 г., 1889 г. изъ усадьбы Раковскаго, 1889 изъ усадьбы Гребеновскаго, 1890 г. изъ окрестностей Черкасъ, 1892 г. и 1893 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Глава III. | Художественно - историческій разборъ отдільныхъ бытовыхъ и церемоніальныхъ предметовъ, формъ украшенія и уборовъ мужскихъ и женскихъ въ русскихъ древностяхъ домонгольскаго періода. — Княжеская женская діадема. — Гривны (бармы) и вообще нагрудныя украшенія въ ихъ отношенія къ византійскимъ. — Цівни церемоніальныя и служебныя. — Серьги въ формъ колодочки или колты, украшенныя эмалью и чернью. — Перстив. — Браслеты. — Прочія украшенія. — Приложеніе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |









Кладъ, открытый въ 1880 г. въ Кіевъ, на Б. Житоміпекой уданъ императ эпригоми



Кладъ, найденный въ 1885 году въ Кіевт въ усадьот г. Есикорскаго, близь Софійскаго собора. Императ. Эрмитажъ.







Кладъ, найденный въ Кіевъ, въ оградъ Михайловскаго монастыря, въ 1887 г. Императ. Эрмитажъ.





Діадема, открытая въ 1889 году въ Кіевъ, по Тронцкому переудку, въ усадьбъ г. Гребеновскаго. Императ Эрмитажъ.

An Kaskavenn BO. 11 AN 22 C. B. B.



Предметы изъ клада, найденнаго въ 1889 г. въ Кіевъ, въ усодьбъ г. Гребеновскаго.



Цёнь и серыги изъ илада, отирытаго въ 1827 г. въ Кіевё, въ домё Августиновича на Львовской ул. Импер. Эрмитажъ.

Лит. Қ.де Қастолан В 0.11 д Nº 22.С.П.Б.



Кладъ, найденный 1887 г. въ г. Черниговъ, на Александровской площади.

Импер Эпинграма





Кладъ, открытый въ 1883 году въ Черниговъ, на погостъ ваоепральнаго собора императ эрмитажъ



8





Кладъ, найденный въ 1822 г. въ Старой Рязани и извъстный подъ именемъ древнить "Рязанскихъ бармъ".



Кладъ, найденный въ 1822 г. въ Старой Рязани и извъстный подъ именемъ древнихъ "Рязанскихъ бармъ".







Шапка Мономахова: общій видь и снимокь одной пластинки въ натур. вел.

# изданія императорской археологической коммиссіи.

## 1. Отчеты Императорской Археологической Коммиссіи.

Отчеты за 1859—1888 годы, 22 тома in 4°; при каждомъ томъ особый атласъ, состоящій изъ 6 или 7 таблицъ рисунковъ въ большой листъ. Въ отчеть за 1872 годъ, кромъ того, заключается 18 таблицъ рисунковъ 4° при самомъ текстъ. Цъна каждаго отчета съ атласомъ 5 руб., за исключениемъ отчета за 1872 годъ, стоющаго 10 руб.

Отчеть за 1889 годь. Спб. 1892. 128 стр.  $4^{\circ}$ , съ 83 политипажами. Цена 2 руб. Отчеть за 1890 годь. Спб. 1893. 152 стр.  $4^{\circ}$ , съ 91 политипажемь. Цена 2 руб. Отчеть за 1891 годь. Спб. 1893. 188 стр.  $4^{\circ}$ , съ 200 политипажей Цена 2 руб. Отчеть за 1892 годъ. Спб. 1894. 173 стр.  $4^{\circ}$ , съ 75 политипажами. Цена 2 руб. Отчеть за 1893 годъ. Спб. 1895. 122 стр.  $4^{\circ}$ , съ 58 политипажами. Цена 2 руб. Отчеть за 1894 годъ. Спб. 1896. 173 стр.  $4^{\circ}$ , съ 235 политипажами. Цена 2 руб.

#### II. Матеріалы по археологіи Россіи.

№ 1. Древности Геродотовой Скиоїи. Вып. 1-й. Спб. 1866. 28+XVI стр. 4°, съ атласомъ изъ 23 табл. рис. въ листъ. Цъна 5 руб.

2. Древности Геродотовой Скиеји. Вып. 2-й. Спб. 1873. 90 + CIX стр. 4°, съ атласомъ изъ 23 табл. рис. въ листъ. Цъна 7 руб. 50 коп.

№ 3. Сибирскія древности. Томъ I, вып. 1-й. Сиб. 1888. IV+40+20 стр. 4°, съ картою, 6 табл. рис. и 32 политин. Цена 2 руб.

№ 4. Древности Сѣверо-Занаднаго края. Т. I, вып. 1-й. Спб. 1890. 60 стр. 4°, съ картою, 7 табл. рис. и 28 политии. Цѣна 2 руб.

№ 5. Сибирскія древности. Т. І, вып. 2 й. Спб. 1891. 40+32 стр. 4°, съ 8 табл. рис. и 30 политин. Цена 2 руб.

№ 6. Древности Южной Россіи. Керченская христіанская катакомба 491 года. Спб. 1891. 30 стр. 4°, съ 4 табл. рис. и 4 политии. Цъна 1 руб. 25 коп.

№ 7. Древности Южной Россіи. Описаніе н'вкоторых в древностей и монеть, найд. въ Херсонес'в въ 1888 и 1889 годахъ. Сиб. 1891. 46 стр. 4°, съ 4 табл. рис. и 30 политии. Цена 1 руб. 50 коп.

№ 8. Древности Южной Россіи. Византійскій памятникъ, найд. въ Керчи въ 1891 году. Спб. 1892. 37 стр. 4°, съ 5 табл. рис. и 9 политип. Цёна 2 руб.

9. Древности Южной Россіи. Греческія и латинскія надписи, найд. въ Южной Россіи въ 1888—
1891 годахъ. Спб. 1892. 64 стр. 4°, съ 1 табл. и 11 политии. Цена 1 руб. 50 коп.

№ 10. Лядинскій и Томниковскій могильники Тамбовской губ. Спб. 1893. 64+32 стр. 4°, съ 15 табл. рис. и 51 политин. Цёна 2 руб.

№ 11. Древности Юго-Западнаго края. Раскопки въ странъ Древлянъ. Спб. 1893. 78 дал 4°, съ 7 планами и 47 политии. Цъна 2 руб.

№ 12. Древности Южной Россіи. Расконки Херсонеса. Спб. 1893. 64 стр. 4°, съ 7 табл. и 2 политинажами. Цъна 2 руб.

№ 13. Древности Южной Россіи. Курганъ Карагодеуашхъ. Спб. 1894. 192 стр. 4°, съ 9 табл. рис. и 88 политинажами. Цъна 2 руб.

№ 14. Древности Съверо-Западнаго края. Т. І, вып. 2-й. Люцинскій могильникъ. Спб. 1893. 494-36 стр. 4°, съ 15 таблицами рисунковъ и 36 политицажами. Цѣна 2 руб. № 15. Сибирскій древности. Т. І, вып. 3-й. Спб. 1894 г. 524-94 стр. 4°, съ 8 табя. рис. и

то. Споирския древности. т. т. вын. 5-и. Спо. 1894 г. 52—94 стр. 4°, съ о таол. рис. и 59 политинажами. Цъна 2 руб.

№ 16. Древности Закаспійскаго края. Развалины Стараго Мерва. Спб. 1894. 217 стр. 4°, съ 1 снимкомъ съ рукониси, 39 рис. въ текстъ и VIII табя. картъ, надгробныхъ надписей и орнамента. Цъна 3 руб.

№ 17. Древности южной Россіи. Греческія и латинскія надписи, найд. въ Южной Россіи въ 1892—
1894 годахъ. Спб. 1895. 86 стр. 4°, съ табл. и 24 политип. Ц'єна 1 руб. 50 коп.

№ 18. Курганы Южнаго Придадожья. Спб. 1895. 156 стр. 4°, съ XIV табл. рис. и 27 полит. Ц. 2 р. № 19. Древности Южной Россіи. Двъ керченскія катакомбы съ фресками. Спб. 1896. 72 стр. 4°, съ XIV табл. рис. и 14 политии. Цъна 3 руб.

Русскіе клады. Изслѣдованіе древностей великокняжескаго періода. Н. Кондакова, застуженнаго профессора С.-Петербургскаго Университета. Спб. 1896, 213 стр. 4°, съ 20 таблицами и 122 политинажами. Цѣна 10 руб.

№ 20. Курганы С.-Петербургской губ. въ раскопкахъ Л. К. Ивановскаго. Спб. 1896. 124 стр. 4°, съ XIX табл. рис., картой и 8 полит. Цена 2 руб.

Всв эти изданія продаются въ С.-Петербургь, въ книжныхъ магазинахъ Эггерса и К°. (Невск. просп. № 11) и К. Л. Риккера (Невск. просп., № 14).





